



# HNK. CVXAHOB.

BAHKCKK

# РЕВОЛЮЦИИ

C964



изд. з.и. гржевина.

1919





(K)

Hactery in B. H. Slowers

C 964

### HNR. CYXAHOB.

3 A II U C K U

## РЕВОЛЮЦИИ



1919.

3-4 382.



### книга первая.

нартовский переворот.



#### OT ABTOPA.

Неправильно, несправедливо, нельзя — принимать эти «записки» ва и стор и ю, хота бы за самый беглий и непритизательный исторический очерк русской революции. Это—л и и м и е во спомивания, не больше.

Я пишу только то, что помию, только так, как помию. Эти записки—плод не размышления, и еще меньше и з учения: они плод на мяти.

Я не считал себя обязаним м изучать, исследовать го, что необходимо для истории революции, но что происходило у меня за спиной, проходило не у меня на глазах не через мои руки. А читатель я считаю и не в п р а в с требовать от этих записол большего, чем могут дать вообще личние сремария», случайние заметия, инсаминие между делом-вогода волею «коммунистических» властей я стал на время безработими, устраменный от литературной расботы закрытием «Новой Жизии» и от политической — изтавлием из центрального советского умреждения (П. И. К.), где я работал с первого момента революции.

Этот выпуск — первый выпуск серии, которой не видпо конца-паписал в период пилы-нокфр 1918 года. Следующий в едва начал и, Бог весть, закончу ли когдаимбудь мож повесть о незабаещимх дижу, о грандкоених делах эпохи, величайшей в исторыи человечества, — о «делах и дижу», свидетелем которых меня поставила счастливая суддей. Ибо разве, в самом деле, не счастве—ность возможность писать о мировых событиях, о сказочных народных подвигах в книге личных воспоминаний!..

Отказывансь от исторического изучения, и — можно сказать—на принцина отвертал пользование всеяким материалами,—кроме случайных и неполных комплектов одной-друх газет, призванных дяшь будить мие памить и избавлять изложеные от хропологической путанции.

Но и то—для этой цели газети послужат име глазным образом в следующ их выпусках. В этой ме книжке газети почти ни в чем не помогли мне. Дни переворота, первые шати реводющия, первод остановления нового порядка — запечатьение навестад в моей головетак, что пикание газеты и чисточникия не могли бы тут прибавить ни ногы. Они могли бы осветить те стороны дела, те явления, те собития, которые были в не поли моего эрения. Но, во-первых, именяю в этот первод, не выходя из Таврического дворода, не помидая недр реводыция, я могу сказать, что мое поле эрения на нее было огромно; а то, что было вне его, было менее интереспо и менее важно. Во-вторых, повторых—то было вне поли моего вреняя, я не о б я з а н описывать. А читатель не в пр а в е от меня этого требовать.

Все это значит, что моя книга переполнена всякого рода ссуб'єктивизмом». Да,—и я не только не избегаю, не ограничиваю его, не освершенно не считаю это и е достатко и исполнения моей работи. Правда, меня 
самого при писания и чтении нижеследующих странии, 
брало сомпеше и недовольство по поводу их ссуб'єктивного» духа и вида: кому, в копце копцов, какое дело до 
моей янивости, до того, чем я когда завинался, над чем 
когда равичивал, зак рассуждал, где «проживал»! Но эти 
сомпения привлясь инпорировать: я пишу и предкагаю 
личим е ча пис ки». Это педостатом не исполнения, 
а ти па работи. Кому не интереспо, пусть не идет 
дально этих строк...

Не, совершения — другие, вноиме очевидние, совершение беспориме, очевь большене и крайне «досадиме». Статистих и публицист, чернорабочий литератор—я не умем нарисовать картину: красок нет.

Нет красок, достойных чудесной эпонея, которуто—эврослим и дегим—будут рассказимать во веки всков, которой будут вдожновлаться художныхи будущих поколений... «Досадно», но ненябежно. С этим я пячего не кот бы поделать, селы бы даже писа не урывами, ие впонимах, если бы даже я имел возможность не набрасывать на бумату случайную вереницу мислей и воспоминаний, а ра 6 отать над изможением, отдемивать, усовершенствовать беспорадочные набросик. Но я не виех этом воможности. И я стилично сознавла безпадежность своих метаний и не делях утопических планов — дать каз образ вительный рассказ».

Это, однако, ин в малейшей степени не ослабило моего намерения дать мой собственный р а с с к а в з о о бего, написать и опубликовать, при перооб возможности, иок «менуары». Это сделать и считам с сми соб обязанным

Ибо. я видел, я помню многое и многое, что было недоступно, что остается пензвестным современиямам. И кто поручится, что зпо не о ста не тс. я мензвестным и история? А тем более, кто поручится, что другие участниям и съвдестна правилька осветит дело, и лишнее свидетельство де будет ценними для историков?..

Во всяком случае в убежден, что эти сваниски» дадут для них полезные групнци. Этого достаточно, чтобы пуститься в дальнее плавание, предприяма мистогомную работу—с ряском никогда не пристать к желанному берегу.

Конечио, заканчивая «записки» о каком либо периоде или зпизоде революции, я уже не надеюсь когда-либо

вернуться к нему. Это мое «последнее слово» о нем. Я сей час рассказываю о нем все, что знаю, говорю все, что немо сказать о событиях, о людях, об их свойствах, об их делах...

И мне не раз говорили: не рано як удобно и, уместно ли это? Что за «мемуари» в разгаре собитий,—
об их участниках, о современниках, о собетвенных соратниках, о полических друзьях и врагах, с которыми неще придется в различик комбинациях идти плечо к
илечу или скрестить шпаги на теринстом и долгом нути
инровой социанателической реодизидий. Что за «мекуарыз среди отим и порожа, в пылу неоконченной борьби,
когда вместо бесстрастия легопописца каждая страница
кричит о пристрастии апологета или объинителя. Да и
зообще — можно ли о жизых людях и их делах говорить
се, что вмасив, что гомини, что дляжений?

По моему — кожно, а в споследнем слове» — об язательно. Современному Пинему не дождаться, пока минувшее, полное событий, станет «бежнолявим и споковним». А пиль веков, к счастью, не обязательный удел сказаний в эпоху ротационных машин. Какой же смысь в отсрочке. Суб'ективиям и пристрастне? Но почему же не предоставить роль беспристрастных судей будущим поколенням историков? Развё не имеет законных гаїsons d'être слою подсудникот.

Может быть, я представлю «дела и дни» в ложном свете, искажу действительность, нерепутаю перспектывы? Ну, что-ж! Меня пошравят очевидим: уже для одного этото—я должен поспенить со своей версией...

Может бить, я ложно обвиню, оклевещу действующих лиц? Ну, что ж! Кто хочет, оклежет защиваться, опровергать, заклеймать меня; уже для одного этого я должен предпочесть говорить про живых, а не «на мертвого». Передо миой—эсе превимущества человека, не селяванкого необходимостью говорить aut bene, aut nihii. И я буду говорить решительно все, что помню, что думаю, что имею сказать.

Не имея границ в с о д е р ж а и и д, я еще менее связан ф ор и о й «записок». Пусть это не история и не публицистика, и не беднегристика; пусть это и то и, другое, и третье — в беспорядочной череде, в случайных и уродивых пропорциях. Пусть Поставив в заголовке «записки», я оряю инчего не обещат и пипу, не стестиясь начажня «стилем», нарушая все принципы архитектуры, не руководствуясь никажим правилами, рамками, формами «литературного произведения».

Итак — вот первое сказанье.

Москва, 2 января 1919.



#### 1. ПРОЛОГ.

#### 21—24 февраля 1917 г.

Рго domomea, "Начаю революция"—Петербургеная, общественноств" в февраве орд. "Равите в дилжени в беседияе власны поственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноствен

Я был выслан яз Петербурга еще 10 мая 1914 г. Тогдая состоил редактором мезанартяйского, по лекого сболеменняка», вязянего во время войны интерпециональстский курк, с комымом у нерумовляствия его интербургатых сотрудняков коборовнев», по и неменвыему удовольствию сотрудняков-митрантов, сыстоящимися в огромном бышинистве своем вокруг внаменя Пяммеравальда. Будуни выслан, я все-же больпуру часть времены, до самой времлюции, жил в стояще неметально,—то по чужому наспорту, то беля по почевами, то шмилат венью мимо шецара и дрорника,—в качестве частого посетителя» собственной квартиры, где жила мож семы за

С поября ї ріб года я был членом редакция и бизжала шим фактическим работником «Легописк», держа весь журнал Максима Горького под дамокловим мечом полинейского разгрома. Но этого мано: мое пелегальное положение не привитствоявло мие работать в качестве экопомиста, под своям имелем, в одном казенном учреждения, в министерстве земждеджия,—в одной зо организаций по

орошению Туркестана.

В таком официальном положенин, чине и звании меня застала революция 1917 года.

Был вториик 21 февраля. Я сидел в своем кабинете в своем туркестанском управлении. За стеной две барышни-машинистки разговаривали о продовольственных осложиениях, о скандалах в хвостах, о волиенин среди женщии, о попытке разгромнть какую-то лавку.

— Знаете, —заявила вдруг одна из барышень, — по

ноему, это начало революции!...

Этн барышня ничего не понимали в революциях. И я ни на грош не верил им. Но в те времена-чем дальше, тем больше, - сидя над своими «оросителями» и «водосборами», над своими статьями и брошюрами, над «летописимин» рукописями и корректурами,-я мечтал и раздумывал о неизбежной революции, ичавшейся к нам на

всех парах...

В этот период агонии паризма, винмание российской, по крайней мере, петербургской «общественности» и столичиых политических групп вращалось больше всего вокруг Государственной Думы, созванной 14-го февраля. Некоторыми, - более правыми из левых (социалистических) элементов,--к этому дию прнурочивалось уличное выступление рабочих под лозунгами «хлеба!» и «долой самодержавие!» Более левне элементы, н я в том числе, высказывались на равличных партийных собраниях п р отив того, чтобы связывать рабочее движение с Государственной Думой. Ибо буржуазно-думские круги дали достаточно доказательств, что они не только не могут быть вместе с пролетариатом хотя-бы перед лицом Распутина, но как огия боятся даже и попытки использовать силы пролетарната в борьбе за «конституционный строй» и за «войну до полной победы».

Боязнь эта была вполне основательна. Поощрить и вызвать «духа», конечно, было можно; но заставить его служить себе-инкогда. И думский «прогрессивный блок», воплощавший в себе позицию всей нашей цеизовой буржуазии, считал за благо лишь заострять оружие против пролетарского движения-даже в момент величайшего и позорнейшего оплевания Распутиным России, ее национального достоинства, всей русской общественности

и «конституционно-патриотического движения» цензовиков.

Мильков, поводирь всего «прогрессивного блока», невадолю перед тем ваяния, то от нотою отвазаться, даже от службы доблестным союзникам, если это все достижным анинь ценой революции. А теперь, по поводу слухов о предстоящем рабочем выступления, тог-же Мильков опроблекова, свое памитное обращение к рабочим, де всекое их противоправительственное движение во время войны об'являюсь клущим из охранки и провожащеными. Тогда замитно предоставления по пред пред хабаков, в союм смехотоворном зоззавания, за дове суток до реолюции, полностью воспроизвел все эти светание миссы главы российского пационал-миссыральнам.

Другим фактом, к которому было тогда приковано внимание полнтических групп, был арест так называемой «рабочей группы при Центр. Военно-Промышленном

Комитете».

Эта группа не подвозванась попудкриостью среди расобочих масс. Подавляющее бодышняето оснанасьного продегариата столици, а также и провинции, заимало решительную антимобронескую повинции о относилосьрешительную антимобронескую повинции о относилосьрешительную антимобронескую повинции о относилосьрешительную согрудничеству с плутократией небодьшой группы социал-демовратов, с К. А. Гозодевым во главе. Это согрудничество рабочих с Гучковыми и Рафунинскими на потве сорганизации оборонно быдо на деле, конечно, согрудничеством в сфере сказаенных заказовы в затемнения совнания продегариата. Но тем болестным Протопоновым, грамогно полосестивним, то эта безобидная группа, под сенью Коновалова и Гучкова, подготовает «социальстическую республику» республику».

Наконец, злобой дня петербургских политиков бых тогда вопрос о передаче продовольственного дела столицы в руки городской думы. Это бых очередной лозунг петербургских дибералов и демократических кругов.

Продовольственная политика распутниского правительства и ее плачение результати, политиканство наинон-лицемерных думских групп и уславивнееск прессадование рабочих организаций,—составляли те вехи, за вогорые цеплялась мисль о «текущем политическом моменте» и о грядущих неизбежних собитиях. Ни одна партия не готовилась к великому перевороту. Все мечтали, раздумивали, предчувствовали,

«ощущали»...

Варишин-обивательници, трещавшие за степой маемициками и языками, ничего не поинамал и революциях. Я не поверки ин им, им непреложным фактам, им собственным рассужденным. Революция —- это сънником невероятно. Революция —- это, как всем извество, не деяствительность, а только мечта. Мечта поколений, долгых трудных десятмлетий... И, не поверки барышие, я машинальцю повторым вслух:

Да, это начало революции.

\* . \*

В следующие дян,—в среду и четверг, 22—23 февраля, —уже ясно определяюсь движение на улицах, виходащее из пределов обътчых заводских митингов. А вместе с тем, обнаружжлась и слабость зласти. Пресеть движение в корис—всем аппаратом, налаженним десятиветиями уже явно не удавалось. Город наполнялся слухами и опитиеннием обесполядков.

По размерам свопи, такие беспорядки происходили перед глазами современников уже многие десати раз. И если тот было характерно, то это имелю нерешительность дасти, которам янно запускава движение. Но были обес п ор яд ж из—революции еще не было. Светлого конда еще не только не было вядио, но ин одна из партий в это время и не браза из него курса, стараясь дишь ис-

пользовать движение в агитационных целях.

В интипцу, 24-го., движение различось по Пиеврбургу уже широкой рекой. Несстийт и могие полицат в центре были заполнени рабочния голиман. На больших ужиде происходилы легучие минитин, котором рассепвание конпой полицией и казаками—без всякой энергия, яко с сбольших запоздание. Генерал Хабалов выпусты свое воззвание, тде в сущности уже расписивался в бессими в дасет, указаквая, то пеодиократание предупреждения не вмени силы, и обещая впредь расправлятые коее решинегальстью. Понято, результата это не имел. Но лашили спидетельством бессимия это послужико. Движение было уже явло запущено. Новая спутуация

Тем не менее, работа, происходившая у меня в голове, основывалась уже целиком на факте начавшейся ревояющии. Со всех сторон приходили сообщения о разрастающемся уличном движении. Но я уже перестал считать и регистрировать случаи революционных выступлений и столкновений. Мне казалось, что материала уже достаточно. И мои мысли уже тогда, в пятницу, были устремлены в другом направлении, -- в сторону политической проблемы.

Надо держать курс на радикальный политический переворот. Это ясно. Но какая форма и какая программа переворота? Кому надлежит быть преемником царского самодержавия? Именно это стало в центре моего внима-

ния в этот день.

Я не скажу, чтобы эта огромная и ответственная проблема тогда доставила мне много затруднений. Впоследствин я гораздо больше раздумывал нал ней по существу и сомневался в правильности ее тогдашнего решения. В период коалиционной канители и удушения революции политикой Керенского-Терещенко-Церетели, в августе-сентябре 1917 г., а также после большевистского переворота,-мне нередко казалось, что решение этой проблемы в февральские дни могло, а пожалуй и должно было быт иным. Но тогда эта проблема «высокой политики» была мною решена довольно «легкомысленно», почти без колебаний.

Власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского «прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет.

Было-бы совершенно неуместно останавливаться на подробной мотивировке этого вывода. Его я без числа обосновывал после в лекциях, речах и статьях.

Но укажу главные основания, которые я формулиро-

HHE. CVEAHOR, 2





468690

вал гогда-же и которые мне до сих пор кажутся в конечном счете не только правильными, но и достаточными для того вывода, для того решения проблеми о новой революционной власти, которое я защищал тогда.

Я исходы из полной распиленности демократической России во време сакодержавия. В руках демократия гогда не было никаних колько-пибудь прочимых и выявтельных организаций—ни партийных, ни профессиональных, им мунаципальных А будуча распыленным, проистариат, изолированный от прочих классов, в процессе ревохращи, мог создать лишь такие боевые организации, которые могы представлять реальную сляду классовой боробы, но могы представлять реальную сляду классовой боробы, но

не реальную силу от государственной власти.

Между тем, распыленной демократии, если бы она попыталась стать властью, пришлось бы преодолевать непреодолимое: техника государственной работы в данных условиях войны и разрухи была совершенно непосильна для изолированной демократии. Разруха государственного и хозяйственного организма была уже тогда огромной. Промышленность, транспорт, продовольствие были приведены в негодность уже самодержавием. Столица голодала. Государственная машина не только не могла стоять без дела ни минуты, но должна была с новой энергией, с обновленными силами, с усиленными рессурсами, немедля ни минуты, совершить колоссальную техническую работу. И если власть будет такова, что не сможет привести в движение все винтики государственного механизма и пустить его полным ходом, то революция не выдержит.

Вся наличная государственная машина, армия чиновничества, цензовые земства и города, работавшие при содействии всех сил демократии, могли быть послушными Милюкову, но не Чхендзе. Иного же аппарата не было и

быть не могло.

Но все это так сказать технивка. Другая сторома деда—пол иника. Остановить демократическую власть и обойти епрогрессивний блоку обначало не только не использовать в критическом положении наличиого госу-дарственного аппарата, не имеи имого. Это означало-сплоиты к рады всей внущей России против демократии и ревомоции. Позиция цензовой России в ревомоции могая алушать сомнения на гот случай, если пешовикта пред-

стоит быть властью. Но в случае власти демократии их позиция не могла внушать сомнений. В этом случае вся буржуазия, как одно целое, бросит всю наличную силу на чашу весов царизма и составит с ним единый, накрепко спаянный, фронт-против революции. Пытаться, при всей совокупности данных условий, отмести в сторону Львовых и Милюковых и установить власть Керенского и Чхендзе-значит начать и кончить леквидацию царизма одними распыленными силами петербургского пролетариата против всей остальной России. Это значит-ополчить против революции всю обывательскую массу, всю прессу, когда не только голод и развал грозят ежеминутно сорвать революцию, но и Николай II еще гуляет на свободе, именуясь всероссийским царем. При таких условиях захват власти социалистическими руками означает неизбежный и немедленный провал революции. Первая революционная власть в данный момент, в феврале, могла быть только буржуазной.

Был и еще аргумент-более узкого значения, но кававшийся мне не менее убедительным.—В течение войны я был одним из двух-трех авторов, которым удалось выступать в легальной печати с защитой антиоборонческой циммервальдской позиции. Оборончеством и снисходительным отношением к войне я не грешил никогда, ни одной минуты. И, в частности, в первые дни войны, когда «патриотический под'ем» был, казалось, всеобщим; когда шовинистский угар или оборонческий образ мыслей, казалось, охватил всех без исключения; когда людей, правильно оценивающих значение войны и место царской России в войне, совсем не приходилось встречать даже среди социалистов, бывших тогда в России (исключение представлял Горький), я решительно отбрасивал от себя оборонческо-«патриотические» мысли и настроения. Напротив, в те времена я грешил другим, -- именно упрощением классовой пролетарской (будущей циммервальдской) позиции, несколько принижая ее в направлении к тому примитивному «пораженчеству», которое было свойственно широким слоям русского общества в эпоху японской войны. Во всяком случае с начала войны и до революции, каждое мое публичное выступление (литературное и всякое иное) было посильной борьбой против войны, борьбой за ее ликвидацию.

И вот, при первом раскате революционной бури, я остановился перед практической невозможностью создания чисто демократической власти,-между прочим, по той причине, что это означало бы немедленную ликви дацию войны со стороны демократической России. Продолжение войны демократической властью я естественно считал невозможным, ибо противоречие между участием в империалистической бойне и победой демократической революции казалось мне коренным. Но присоединить ко всем трудностям переворота еще мгновенную и радикальную перемену внешней политики -- со всеми последствиями этого, какие было невозможно прелвидеть, - представлялось мне совершенно немыслимым. Между тем, к политике мира, достойной «диктатуры пролетариата», должны были присоединиться колоссальные задачи демобилизации, перевод промышленности на мирное положение, а, следовательно, массовое закомитие закодов, огромная бевработица при полном развале народного хозяйства.

Задачи виешней политики мне представляюсь совершено необходимым времению возложить на буржувания, с тем, чтоби при буржуваной власти, продолжающей воевную политику самодержавыя, создать возоколесть борьоби за скорейшую безболезиенную ликвидацию войны. Создан и с условия для ликвидации, а не с ам вая ликвидации из мойни—вого соновная задача переворога. И для этого была необходима не декокраилческая, а буржуваная власть.

В общем проблема власти в моей голове разрешилась почти без колебаний и казадась мне очевидной. И в дии первого под'єма реводюции 24—25 февраля мое внимание било поглощено уже не этой, так сказать программной, а другой тактической стороной этой политической стороной этой политической стороной этой политической стороной этой подпитической стороной этой политической стороной этой подпитической стороной стороном ст

проблемы.

Власть должна припадлежать буржувани. Но меются яв шанси на то, что она возымет в руки власть? Какова позвицкя цензовых элементов в этом вопросе? Смотух да полн в вакотат и они видть в вогу с выродным движением? Примут ля они власть из рук реколюция, оцензава все грудности своего положения, в частвости, во внешней политике? Или же, учитывая эти трудности, ови предполудиотижемежаться от ватавшейся реколюция и погубить дляжение, обрушившись на него со всей силой, вместе с царской кликой? Или, наконец, они решат погубить движение своим «нейтралитетом», — предоставив его самому себе,

выдав его стихии, которая выльется в анархию?

Ото опить таки одла сторона дела. А другая: каков повящия в этом вопросе социалистических партий, которые должим одладеть начавшимся движевляем, управлять им, указывать шути его? Сойдутся яв все социалистические группы в решения проблемы власти, яли, бить может, разгулявшаяся стихия будет использована некоторыми яв них для безунно-ребумеских пошиток установаения диктатуры процетариата и немедленной дележки пеубатого зверя?

М сетественно, поставия себе эти вопросы, надо было дати дальше. Если дело обстоят таким образом, если правильное решение вопроса о власти может быть сорвано с двух сгорон, то неньяя ли немедленно акти в но с п ос об ст в о вать и правильному решению вопроса. нельзя ли активно принять участие в соответствующей комбина ли активно принять участие в соответствующей комбина лин обисственных сил. хога бы итчем замислания соот-

ветствующего компромисса?

И в соответствии с этим, когда в пятияци, 42 феврайа, уличное движение разливалось по Петеорбургу все шеркогда реполюдия стала об'ективным фактом и лиш векеш был е всход, я чуть за не пропускам иммо ущей пепрерывные сообщения об уличных событики. Все мое внимание было направлено к тому, тот происходят в социалистических центрах, с одной стороны, и в буркузаных крутах, в частности, среди думских фракция.

другой.

Благодары отсутствию в Петербурге того вренени потит всякой общественности, а главним образом по причине моего недетального положения, съяванного с ответственной лигературной работой, в хотя в имел общирные знакомства в самых различных срож стоянць, по все же нивам не мог считать себа в мурее пастроений различных групп, столкчувшихся в эти дни с совершенно повымы проблемами. А чувствовале себа оторавлим от какого то основного русла, дни от основных русса, где сейчае как обудто должим тюродится собития. И это ощущение оторавивости и беспомощности, тоска по какому то стора пыту с обитать. И это ощущения стотранную собтать, и сустования с отогранности и беспомощности, тоска по какому то стотра наму с обитать. И это ощущения с отогранности и беспомощности, тоска по какому то стотра наму с обитать.

в какие-то недра революции, чтобы делать свое дело были монми доминирующими чувствами в эти дни.

Надо было первым делом собрать информацию по этой «высокой политике». Надо было направиться в такие центры обоих дагерей, где можно получить достоверные сведения. В пятницу вечером я поввонил в такой центр, который мог совмещать в себе (хотя и довольно несовершенно) настроения и освещать планы как буржуазных,

так и демократических руководящих групп.

Я позвонил к знаменитому петербургскому политическому адвокату, числящемуся по традиции даже большевиком, но более связанному с петербургскими радикальными кругами, везде бывающему и все знающему Н. Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции. Мы условились созвать представителей различных групп и собраться на другой день, в субботу, у него на квартире, на Сергневской, часа в 3 дня, для обсуждения положения дела и для обмена мнений. На этом совещании я надеялся уяснить себе позиции как цензовых, так и руководящих демократических элементов, а вместе с тем, в качестве представителя левого крыла социализма, надеялся выступить с решительной защитой чисто буржуазной революционной власти, если это потребуется, а также и с защитой изыскания необходимого компромисса в интересах образования таковой

Характер и пределы этого компромисса были ясны сами собой и уже к данному моменту памечались самым ходом событий. Уличное движение масс в февральские дни не обнаруживало никакой планомерности. Никакого правильного руководства им констатировать было нельзя. Вообще народным движением, как это бывает всегда, организованные социалистические центры не руководили и политически не вели сго к какой либо определенной цели. Конечно, традиционный, можно сказать, наш старый национальный лозунг: «долой самодержавие» был на устах у всех иногочисленных уличных ораторов из социалистических партий. Но это было еще не политической программой. Это было само собой разумеющимся отрицательным понятием. Проблема же власти совершенно не ставилась перед массами. И, в частности, дозунг «Учредительного Собрания», будучи не очередной проблемов диа, а лишь общим программым положением веск социалистических партий, оставался совершению в тени в этв ли.

Но зато во всю ширь развертывался перед массами в узичной агитации другой лозунг, включаещий в себя крайне существенное и ответственное содержание. Это был лозунг: едолой войнуя, под которым проходили все

митинги февральских лией.

Развертывание этого лозунга, при стихийном движении пролетарских масс и при самочинном руководстве этим движением отдельными социалистическими работниками, без строго продуманной единой политической линии, определенной центром,-было совершенно естественно и неизбежно. Российский социализм и российский сознательный пролетариат, не в пример социализму запално-европейскому, воюющих стран (за исключением Италии) в своем большинстве занимал решительную позицию против гражданского мира и против поддержки империалистской войны. В течение военных лет наш пролетариат воспитывался, насколько позволяли условия, насколько хватало сил, в духе «Циммервальда», и войны против войны. Оборонческие группы, свившие себе понебольшому гнезду в обеих столицах (около военно-промышленных комитетов) и кое-где в провинции, не пользовались в массах никаким авторитетом. Что революция против царизма должна была, по крайней мере, среди столичного пролетариата, в его уличных выступлениях, совпасть с движением против войны, в пользу мира-в этом не было ничего удивительного и неожиданного. Напротив, иной картины уличного движения в февральские дни было невозможно ожидать.

Но вместе с тем совершенно ясно, что именно этот карактер двяжения должен был определить отношение к нему, отношение ко всей резолюция со стороны всей цензовой буркузавии. Если эти элементы моган вообще принимать идео мививдании наризма, то они могак принимать ес, по-преинуществу, как средство успешного завершения зойным. И именно тако й карактер приняза, вменно в это выродилась борьба с царизмом всех наших инберальных крупи в течение всего военного пеших инберальных крупи в течение всего военного периода. Ликвидация распутинского режима стала мыслиться всей буржуазмей, лишь как путь к укреплению наших военных сил.

И полятио, что при таких услових буржувия и могая мист, ничего общего с динасинец, подривающим идею свойны до концам и до сполной нобеды». Всихо служе подобное движение в се глазах и во секом служе в сустах было дишь предуктом нечецкой провожации. От него все средом с туме предуктом нечецкой провожации отмежеваться. И такое движейне они неизбежно должим были не сложо с ределамите смому себе, по обявлемым одажны можным разром силам парагом силам на восми разром силам предуктов реахиры, приняю сами посильное участие в этом стой реахиры, приняю сами посильное участие в этом

разгроме.

Отсюда ясно само собой, что если перед революцией стояла необходимость отколоть буржуазию от Распутина и Протопонова и привлечь ее на свою сторону,-мало того, если перед ней стояла задача создать ценвовую революционную власть, единственно способную избавить переворот от гибели среди голода, всеобщего развала и свалки, то компромисс должен быть найден прежде всего на этой почве, на почве отношения революции к войне и миру. Былс а ргіогі ясно, что, если расчитывать на буржуазную власть и присоединить буржуазию к революции, то надо временно снять с очереди лозунги против войны, надо в данный момент на время свергнуть циммервальдское знамя, ставшее знаменем русского и, в частности, петер-бургского, пролетариата. Это надо сделать во имя успешного завершения великого переворота. И это было очевидно для меня-циммервальдца.

В своих стремлениях изыскать компромисс для обеспечения необходимой ближайшей программы переворога, для создания надлежащей власти—естественно было пойти именно в этом направлении. Но вся трудность и про-

тиворечивость положения была очевилна.

И при том, если компромес в том направления бых неизбежен, если без него создание цензоом высот комо явио невозможно, то было совершенно не яспо, до статочен и ли этот компромисе для этой дели, во тим которой оп предпринимался? Без него буржузаня вместе саравном раздавит движение. Но опфинал революции? Он обеспечит ли, по крайне мере, образование цензовой власти? В этом направлении была необходима информация. Какие планы были в лагере Милюкова-Гучкова? Каковы могли быть там решения, независимо от данного компромисса и в связи с ним? Это было необходимо знать. Было необходимо знать и то, как может отнестись ко всему этому и противоположный лагерь: и нельзя было от себя скрывать, что на передовых социалистических работников,-если не на социалистический генералитет, то на социалистическое офицерство, уже беззаветно раввернувшее свое циммервальдское знамя, событиями возлагается чрезвычайно тяжелая, быть может, непосильная задача, требующая не только глубокого понимания событий, не только самообладания в огне начавшейся борьбы, но требующая такого самоограничения и подчинения обстоятельствам, которые с виду, извне, могут казаться изменой своим основным принчипами и могут быть не поняты руководнимии массами.

Тщательно ориентироваться в настроении обоих лагерей было необходимо прежде всего. Но сведения, додетавшие до меня как с той, так и с другой стороны, были самые неопределенные, не открывающие никаких перспектив. В думских кругах; сколько-нибудь широких, проблема революционной власти, как таковая, еще совершенно не ставилась. Никаких признаков сознания партиями и лидерами, что движение может кончиться радикальным переворотом, с моего наблюдательного пункта совершенно не замечалось. Замечался лишь курс на ликвидацию беспорядков. Замечалась боязнь «провокационного» движения. Замечалось стремление придти на помощь царизму, и «всем авторитетом» Государств. Думы диквидировать «беспорядки». Замечалась вместе с тем попытка буржуазных групп играть на этом движении и стояковаться с царизмом насчет совместной борьбы-ценой каких либо подачек в политике и в организации власти.

Буржуазия была перепугана движением и была не с ним и стало быть против него. Но она не могла оставить его без вимиания и без епсользования. Политическим лозунгом буржуазии, к которому пристала и все радикальная интеллигенция, было в эти дин «ответственное перед Думой министерство». На этот счет «прогрессивный блок» столковался за кулисами, а демократическая интеллигонция открыто провозглашала этот лозунг направо и налево.

Виссте с тем деланись попытия врохоборского решения некоторым ласущных проблем, попытак совершен но независныме от давжения произгарких масс и в общей постановке лишь затеминощие задачи, возникающие перед нашим собществом. Так, на суботу было навяачёно в городской думе собрание раздичных общественных организаций, с участием представителей рабочих, де предполагалось, чуть ли не революционным путем, де предполагалось, чуть ли не революционным путем, ваять дело продоводсктвия Петербурга в руки петербургского самоуправления. И вокруг этого было мобилизовано общественное вимиание.

В общем, с этой стороны, со стороны буржуазии, в натиницу, 24-то, было еще потит внячего не ясно, а что быдо ясно, было мало благоприятно. На другой день, на субботу, угром, было назначено заседание думского сеснюрен колвента», которому придвавали важное значение. Я расчаты ал, что о результатах будет сообщено у Соколова.

Из другого магеря пришлось видеться кое с кем из представителей большенков в и социальногов-революциоперов цизысрявлядского толка. Впечатаение яз разгороров я выисс такое же неблагоприятное. Прежде лесто, 
подтверлилась полная расприменность двяжения и отсутствие врепких фактических руководащих нептров. Затем обпаружнось полное равнодушие к тем проблемам, 
которые занималя мем. Все виниание пеликом било подошено венеосредственной ататацией вокруг общих лозунтов и непосредственной ататацией вокруг общих дозунтов и непосредственной сагранции в окращение создания революционной выкасты—да еще путем основного компромисса—встречались весьма скептычески и небагогождатально, 
в подагождатально, 
в под

Между тем, на движение могли оказать влияние по преимуществу именно эти левме циммервальдские центры, если, вообще, пока еще подпольные центры могли расчитывать на какое-либо влияние. Таким образом, и с этой стороны и из лагеря демократии сведения были ма-

\* 1

Лвижение петербургского продетариата в эти дни ж часы, однако, не ограничились партийной агитацией, ваводскими митингами и уличными манифестациями. Были попытки создать межнартийные нентры, были совместные совещания деятелей различных отраслей рабочего движения-депутатов Думы, партийных представителей, профессионалов, кооператоров, Были такие собрания в четверг и в пятницу. Я не был там, но участники мне потом передавали, что разговоры были посвящены, по преимуществу, продовольственному делу, во всяком случае, начинались с него, но потом, разумеется, переходили и к общему положению дел, причем обнаруживали лишь разброд и растерянность центров. Присутствовавший Чхеилзе, как говорят надежные люди, был воплощенным недоумением и призывал к равнению по Государственной Думе. Он представлял правую собрания и не склонен был верить в широкий размах движения. Напротив, левая предвиушала и прокламировала революцию, считая необходимым в экстренном порядке создать боевые рабочие организации в столице. Между прочим, эту левую представлял на собрании старый ликвидатор и оборонец Ф. А. Череванин, от которого, как передавали, и исходила мысль о немедленных выборах на петербургских заводах Совета Рабочих Депутатов.

Во всяком случае, директива выборов исходила от этосо инициативного собрания деятелей рабочего движения. Директива эта была немедлению подукачена партийными организациями и, как известно, с успехом проведена на заволах столици за эти или. Об этих совещаниях подроб-

но расскажут историкам их участники.

Но, как бы то им было, мие известно, что политическая проблема на них официально не ставилась и не при швалась. Эти собрания имеют за собой огромирую историческую заслуут—в области подготовки лишь техли кони в организации и сих революции. Что же касается неофициальной познции их участников, по здесь было с силые оборолческого меньшевизма, и не могло быть соминений в том, что, поставия неред собой политическу проблему, эти элементы в большинстве своем решат ее в пользу буржуазной власти. Беда только в том, что они не имели сколько-инбудь серьезного влияния среди масс.

Между тем, двяжение все разросталось. Беселине поянцейского ашпарата стаповнось с каждим часом все очевиднее. Мятилия происходили уже почти легалию, причем вопискем части, в лице споих комалидиров, нешались на на кажие активние поонции прогна возраставших и заполняющих главние улици голи. Сосебналобильность неожиданно прозивли казацике части, которие в некоторых местах, в прямих разговорах, подчеркивали соб пейтралитет и ипогда обпаруживали уприура скомписть с братанию. В цативиту же, вечером, в тороговорили, что на заводах происходит вибори в Совет Рабобчах Депуатого.

#### 2. ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА.

#### 25-26 февраля.

Петербург в субботу, 25-то.—Свясенные у Н. Д. Сохолова.—Вогата Керевского.—Пуская буржуваня политикаю стаукт. — Диола Керевского. — Пуская буржуваня политикаю стаукт. — Выстраждать раздатается.—Вогоро. — Выстраждателем.—Вогоро. — Выстраждателем. — Вогором образовать на принятия с предуставления образовать по предуставления предуставл

В субботу, 25-го, с утра Петербург был насляозя пронага атмосферой исключательных событив. Улящь, а аже там, где не было никакого скопления народа, представляли жартиму необматайного можения народа, представляли жартиму необматайного можения. Я вспомная атмосферу московского восстания магатеры, сплочениям против зосныше обмата на татеры, сплочениям против зосныше друг с другом, справиная и рассказыная о новостих, о стоихтомениях и о диверсиях против-

ника. Но замечалось и то, чего не било в московском восстании: степа между двумя лагерами—пасслепием в лассъю, — не казальсь такой непровитаемой: между пили чурствовалась диффузия. Это уведичивало возбуждение и ванявало в массы подобле витурапазма.

Прокламации Хабалова срывались со стен совершенно открыто. Городовые-одиночки вдруг исчезли с по-

стов. Заводы стояли. Трамван не ходили. Не помню, вышли ди газеты в этот день. Но, во всяком случае, события в несколько раз переросли все то, что могла сообщить населе-

нию тогдашняя придушенная пресса.

Утром я, по объявления, отправился в свое голодностепное управление в ковще Каменовостровского проспекта. Но, понятию, что было не до орошения Туркестана. Я позволям А. В. Пешековову, приглашява его к трем часам сна Сергиевскую к Николаю Дингриевную. Сотласно копспаративнум объячам, коропо знакомим велкому роскийскому вийсалитенту, он не спросил ни о какам подроблюстих, зачем, в таком составе, — но обещая придти или прислать кого-либо из своих единомишленников.

Во втором тасу, пригласия по телефону сще одиного представителя одной па леных организаций, я опиравился на Сергиевскую, в квартиру, известную всему рацижальному в демократическому Петербурту, так же корощо, как и всей столичной полиция. Об этой квартире я храню превеприятиее всемоминание, посте того, как осеныю 1915 года, выбдя из нее с совещания, в компании самих потегниях дюдей, совершенно инпорировающих целую рогу шпиков, которой ми были встречени у подста-—я был принуждей, как исветальный, комести в соговождение одного из них по Петербургу целую почы, а под утро, во набежание авреста на улане, привсети его к под утро, во набежание авреста на улане, привсети его под телу сопременнята, который я тогда редактировая и берег от полиция, как зенящу ока.

До Сергиевской я забежал на Монглую, в редакцию сЛетописы. На в редакции, на в конторог также инжаюй работий не было. Все были полны событыван и поностанов, мне рассказымали, кажее рабови города оцеплены поноцией в войсками и как лучше добраться до Таврическою сада. Но рассказы эт не оправдались—по той, причине, что в действиях властей не было пи теми решписьмости, и еще меньше влавомерности. Райони меделались и осво-

бождались без всякого плана и смысла. Движение разли-

валось, в общем, совершенно свободно, начиная убеждать в бессилии Хабаловых и Треповых самых от'явленных пессимистов.

Почти у под'езда «Летописи», у ворот соседнего завода, я патолянулся на небольшую группу штатских, с виду рабочих.
— Они чего хочут,—говорил один с мрачным видом.  Они хочут, чтобы дать клеба, с немцем замириться и равноправия жидам...

«Не в бровь, а прямо в глаз», подумал я, восхищенный этой блестящей формулировкой программы великой

у 11. Д. Соколова меня ждало разочарование. Собрание не мосило накакого подобик представительства организованных групп и в представилаю сколько-инбудаполно даже демократических течений. Оно мосило съвершению случайний и при том одноговний карактер. Принция, главным образом, представители радикальной «пароднической» интеллитенция. В часле присутствующих, в большинстве доводьно безличных, я помию Н. С. Рускнопа. В. М. Зензинова, Черколуского. В такого рода собрания даже теоретическое выясиение дитересующих меня попросов не представалься интереса.

Н. Д. Соколов ожидал прихода авторитетних представителей большеников, но инжто из нах не явился. Вмеето них явился Керенский, который пришел прямо с заседания думского сеньорен-копевена и мог служить, конечно, незаменикым источником информации о настроениях и планах руководящих политических групп буржуазни.

Расская Керенского, как всегда возбуждения, нестолько патегнесский и несколько театральный, говоряд, клапими образом, о панике и растеранности буржуазноженутатекой массы. Что wе насается двадирующих куржуазноков, то все их помысих и усилия сводились не к тому, чтобы оформить революцию, пристать к ней, поиматься оващегь ей и стать на ее гребие, а исключительно и тому, чтобы избежать ее. Предпринимались поинтик сазок и комбинаций с царивном, подитикалская игра велась во всю. Но все это бидю не только неазвисямо т народного движения, по явио вопреки ему, явно за его стет, явио ему на избель.

Надо сказать, однако, что Керенский меньше всего нест свой рассказ имению в таком освещении. Керенский, вапротив, в таком растеранности однак и спешних комбинациях других был склопен усматривать одни благо-правтиве симитоми, свидетельствующие об остроте положения. Закруживниксь в викре событий, находясь в горные политиканства, он явлю не охвативная и не оценивал

основных пружин и характерных штрихов возникающей революционной ситуации.

Между тем, подчерявуть отмеченные штряжи в познаими руководащей буржузани крайне посезно. Мы знаем, как склонен, если не оцепивать для себя, то представлять, для публики и истории весь наш либералнам роль в революции нашей буржузани и, в частности, Государственной Думы. Кому неязвестим постоянные систематичесике утвердаемия, что зменяю ценозные круги, группировавинеся вокруг Государственной Думы, дивидирования париям, что мнению они первые подклачили ресолюциопный порыз варода и чуть ин не самостоятельно произвети ресолюцию?

Действительное положение дел мие еще придется до некоторой степени осветить в моих дальнейших записках (как сказано, отподъ не претендующих на значение негоряческого очерка революция). В момент же, о котором вдет речь, поэнция буркучазян, от кадетов и прогрессистов до правых думских франций, была совершению свеза: это была позиция, с одной стороны, отмежевания от революция и выдачи ее царивму, с другой—использование ее для совых комбинаций. Но это, отнодь, не был позиция присоединения к ней, котя бы в форме ее покромительства.

Не получив из рассказа Керенского материала по особо интересующим меня сторонам дела, я предпринял безнадежные попытки осветить самому себе вопрос путем активного вмешательства, путем прямых и косвенных расспросов. Сам Керенский, конечно, мог иметь соответствующий материал, в результате своего непрерывного общения с различными думскими кругами, но мог не придавать ему надлежащего значения. Однако, из моих попыток ничего не вышло, кроме недоразумения, показавшего, что для Керенского, как и для некоторых из присутствующих, поддержавших его, моя постановка вопросов и проблема о будущей власти-кажутся никчемными и, во всяком случае, несвоевременными, не относящимися к делу. Я столкнулся с тем же настроением монх собеседников, с каким сталкивался и вчера у представителей левых (циммервальдских) групп, с какими сталкивался и впоследствии, до самого момента образования первой революционной власти.

Керенский принял обычный в разговоре со мной полемический тон и скоро начал сердиться, так что я предночел прекратить беседу, не вызывавшую достаточного интереса, у присутствующих.

\* . \*

В квартиру Н. Д. Соколова приходали новые доди и приносили совпадающие между собой известия о пебивало грандисовком дагжения на узищах. Центральные части представляли собой силошной нитинг, причем нассение как-будго сособенно титотело к Замаемской площади. Там, с подножия памитинка Александру III, ораторы девых нартий говориям испериамо и совершенно беспрепятственко. Основным дозунгом было, по преждему, сдолой вобилу, которая, паряду с самодержавием, толковалась как источник всех бедствий и, в частности, подозовлененной разруки.

Вместе с тем сообщения говорили о растущем разложения среди полиция и войск. Полинейские и кавачычасти в большом комичестве раз'езкали и расхаживали по удицам, медкенно пробиравае среди голи. Но ничаеми активных действий не предпринимали, чрезвичайно поднимая этим настроение малифестантов. Полиция и войска отраничивались тем, что отбирали красние знамена в тех случажих, могда это было технические удобно и ве-

обещало свалки.

В это время принесли первое сообщение о симитомапачном экспессе в закой-го казачей часты. Полищейский пристав, скавний верхом во главе полищейского отряда, броспой си анизисоста или па оратора; тогда на него налется бывлий пеподалеку казак и отрубам приставу руку. Приставу мусеми, ио, как тоорыли, никаких дальнейших последствий на улице этот миндаемт ее месы.

. .

Наше заседание привило окоичателно характер бесели. И, помно, Н. Д. Соколов ко мие, в частности, обратился с речью, содержание которой в оцении лише помосиствии. Как и редставляеть оборожического течения, он указыван на онаспость тех алитизоенных люзичью короку которых происходит на-

родное движение, на которых партийными ораторами фиксируется, по преимуществу внимание масс. Соколов подчеркивал при этом не ту сторону дела, которая все время интересовала меня-не неизбежный отказ буржуазии присоединиться к революции при таких условиях; он указывал на неизбежность раскола на этой почве в среде самой демократии, даже в среде пролетариата. Этой стороне дела я тогда не придавал значения, просто потому, что слишком верил (может быть, преувеличивая) в монопольное господство среди масс тех партий и течений, которые представляли социалистическое меньшинство в Германии или во Франции. К тому же характер наступившей революции был совершенно неясен, и, в частности, никто не мог предусмотреть роль в ней армии, с ее офицерско-мужицким составом. Раскол в самих активных революционных пролетарско-армейских кадрах вскоре же оказался действительно важнейшим фактором, при свете которого приходилось направлять всю «военную» политику революционной демократии. Но тогда этой стороной дела я не интересовался, уделяя свое главное внимание позиции крупных буржуазных кругов и их отношению к революции.

Как бы ни отвосился я к такой аргументации, по я всецело сочувствоват ее копечним выводам и обещал вополное содействие оборонцам и радикальным группам против последовательных насасовых интервацибизатеских принципов, против своих собственных приннянов. Не надо однако думить, чтоби и придавал скольконибудь существенное значаение этому содействию и дечитивам как бы то ин было позывить на движение: напротив--я дела и гокородат то, что считал изужими, и чумствовал себя совершенно оторкативым от центром революция и инолие бессильным что-либо сделать. Ни лейшего выняния на руководящие центры движения я засобой не числы.

Надо упомянуть адесь, что, пачиная с 1906—7 г., я ие бым сиязан формально ни с одной вз партий в организаций. Мое положение сдикого», колество, исключаю вожность венеосредственною, а тем более какой-либо руководищей работы в практическом соцванизме. Я был детератором, по прениуществу. Но моя дипературная, детельность была все же гесево сиязанае с движевием, а за время войны мои работы, благодаря случайным обсточдением войным мои работы, благодаря случайным обсточдаляютических деятелей в служили им матералом для практической работы. А вместе с тем, не сиязаниям формально и организационно, и был сиязан фактически, в сляду мичных занакометь деловых споимений, омяно скваять, со всемя соцвалистическими партиями и организациями Петербурга.

Здесь совсем не место и вообще не особенно интересно описывать мое положение среди партий и выяснять его источник. Скажу только, что еще с зпохи редактирования мною «Современника», который мне, несомненно, улалось следать межнартийным литературным центром и собрать в нем видные силы всех социалистических течений,-я сохранял довольно тесные связи со всеми социалистическими партийными кругами. Центры довольнохорошо знали меня и нередко использовали по различным лелам. И. в частности, уже в качестве редактора «Летописи», я сохранял самые интенсивные сношения с. литературно-социалистической з м и г р а ц и е й разных направлений. Во время войны меня постоянно привлекали в различные нелегальные литературные предприятия интернационального оттенка. А кроме того, вероятно, ни одна попытка межпартийных блоков об'единений, коалиций-в последние годы не обходилась без моего участия. В таком положении я находился и ко времени революции.

Это положение во время революции представляло и некоторые несомпениие вигоди—с тогих зренях легкости личных сношений и подвижности между теми пунктами, которые представляли премущественную важности и интерес. Но это положение лишало меня и вигод партийного человежа и руководителя, ибо я все же оставался

для всех диким и чужим.

А между тем необходимо припомнить и подчеркнуть сейчас же все своеобразие тогдашней партийной обстановки и все отличие партийных центров Петербурга от тех, которые возникли в период революции. А именно: авторитетнейших руководителей, партийных лидеров и с было налицо ни в одной из партий почти без исключения. Они были в ссылке, в тюрьмах или в эмиграции. На постах ответственных руководителей великого движения, в ответственнейшие его моменты, стояли люди совершенно второстепенные, может быть, искусные организаторы, но во всяком случае ругинеры обычной партийной работы эпохи самодержавия. Надлежащих политических горизонтов в новой обстановке, действительного политического руководства событиями, словом, действительной высоты положения - от них, в огромном большинстве случаев, было ожидать нельзя. В ряду таких руководителей движения я чувствовал себя полноправным и небесполезным. Но я был оторван от их работы. И кроме сознания бессилия как-либо повлиять на события в моем мозгу ничего не было во время беседы с Соколовым.

. \* . \*

Публика стала расходиться, — яго на узлицу, ято а другие комитам, ято по домам. Керенский сорважся с места и, заимив, ято по спова направляется в Думу, перепомиенную депутатими с утра до всенде, призласил меня и Зепзинова зайти к нему примеряю через час—узликт постедине новости. Протоковав на развие теми еще с помиса у Соколова, им с Зепзиновым потихопыту направиться к Керепскому. Ми вспомивали Москву 1967, перебярали сцени декабрьского восставия, в котором участвовали оба. Но в районе Сертевской, Тверской, Таврического сада било тяко и пустынно. Отменты это с безыпечерено. Народ не тактога к Тосударственной

Керенского мы, однако, дома не застали. В переднюю к нам выбежали его два мальчика, бывшие в курсе событий, и расскавали, что «напа недавно звонил из Думы». Он сообщил, что на Невском происходит стрельба. что

жертв много.

В это время веркулась со службы жепа Керепкото-Ольта Львовна. Она служила в каком-то общественном учреждения, помещавшемся, прябивантельно, в центре Невского пр., бата Казанской площади. Из окон фестацию, направляющуюсь со знаменами к Зваменской площади. Манифестация была обетрелена ружейным отнем, стрельба продолжалась несколько минут, была сковы жертвы,—ни разглядеть в сумерках, ни разузнать не удалось.

Развика близилась. Не делять поциток для подавления беспорядков быно для властей геперь совершено пекисанно. Это значимо окончательно и бев зоззрата сложить оружие и стать перед совершившимся фактом-поражения существующего строль. Власти должи ми были, не медля ин часа, найти и пустить з дело падлежащую восниую вля поклатно подобых сверти. Мочет был решающей суматьно подобых сверти. Мочет был решающей суматьно подобых сверти. Мочет был решающей суматьно подобых сверти. Мочет был решающей деля на невском матифестацию всером зб фезраля, я не явлю до сих пор. Но так или нивче, властим удалось перейти в наступлень. Это был поворотими пункт собитий, вступления в нолую фазу.

Если бы сил для наступления хватило, если бы удалось терроризировать безоружное и все еще распыленное население и разогнать его по домам,—движение когло быть так же (хотя бы и не надолго) ливидирование как равние десятки раз ливидированиеь «беспорядки». Важно било преодолеть мертвую точку и, обив пастроепие масе одани оппекональноция ударом, пресень вместе стем разложение в воинских частих. Рискованияя, отчаминая, бить может, последняя понитка должна была божсредата без промедления. И она была сделана, и оказазаев последня

Когда им с Зепзиновым вышли от Керенского, было уже почти совершенно темно. Пройда от Смольного всю Тверскую, мимо слабо освещенного Таврического дворца и его безмоляюто спера, ми пошли по Шпалерной. Я пробирался к себе на Петербургскую сторому.

Някаких выстрелов не было слишно. Ближе к Литевному, де ми расстались, встречались небольшие группы рабочих, которые передавали слухи о начавшемся наступлении: кровавые, котя в небольшие стични, вачалисьво-де да рабочих окраинах. Некоторые круппейшие заводы были заняти, а иные—осаждены войсками. В некоторых местах нападавшим оказывался отпор—пистодетными вистрелами рабочей моходежи, а больше камиячи подростков.

На Выборгской стороне, как сообщали прохожие, из вагонов трамвая и телеграфиых столбов строились баррикалы.

Пересекии по залу пустинию Незу, от Лигейлого му. У него я заста, небольную компанию и з том числе остальных члепов редахции сЛегописле—Баварова т Птковова, с которымя, обсуждая собитва, я не замедами вступить в яростный спор. Мои собеседники, подоблю прочим, откавиваниеть миссте со мной в перзую голову поставить проблему организации револоционаюй заласти и нятересовались, по превмуществу, фактическия ходом собитий, которые они оценивали песравненно-более посеминентически, подтрупивая над моизи ежареними рабчиками». В частности, помию, Таконов без особото сочувствия принимах мои замечания о необходимости сработы на Милькова» и тем. подливая масла в отонь спора.

Однако, пользуюсь случаем отметить, что у нас в редакции «Летописи» в течение всего периода работы, несмотря на нередко появляющиеся, Бог весть откуда, служи о крыскогер, царыл полнебший, быть может, беспримерный в даже нас самки худинавший, контакт. Общисопол борьбе вашего саниственного интернационаться спол борьбе вашего саниственного интернационаться положения органа того времени со всем прочим эктературных жиром—настолько определяние и настолько былу ниифицировали, это мы не могли разобитель по вардиналиному вопросу о реальдиции, о которой мы столько токовали и мечтали. Наш спор' происходил не из глубицы возраения.

Н. действительно, к Горькому один за другим прикодим акти жат знакомие, как ине, так и незавляюще, как ине, так и самому Горькому. Приходили посоветоваться, поделатися писачаениями кругах. Горьком естяться печателениями, распросить и разуматат, то делагися в развитыми кругах. Горьком естяться печательного славить обыс Игеторому, сперку—допизу. Завязывались разговоры, и им, редакция «Легописи», не замедявляющего голянть единий фроит против представителей чаниих состепентых ситериационалистемих, представителей наших собственных възгадов, не котоенных и слимать об измене своим стательного представителей наших собственных представителей наших собственных ситериационалистеми, представителей наших собственных ситериационалистеми, представителей наших собственных ситериационалистеми, представителей наших собственных ситериационалистеми.

рым ловунгам в решительный момент.

Между тек, приходия довольно ответственные руководители большевиков. И их прякониневность, а, вермее, их неспособность здуматься в политическую проблему и поставить ее, производили на нас утистающее впекатиние. Однако, надо сказать, что ваши артументы все же и оставались без влияния на этих людей, явившихся прямо от рабочих колюв и партийных комитетов. Эти людя в эти дии варились совершению в шелої работе, обслуживая тек и и ку движения, форопрум решительную сказату с царизмом, организуя агитацию и нелегальную печатьи. Наша артументация загалавила их задумиваться уже самой новизной для них поставленных огромных проблем и их ослещения.

и их освещения.

Горький принимал в этих разговорах самое активное участие. Кроме большевиков, с которыми Горький был саказан, по трациции, более других социалистических организаций, приходкий и другие, из них некоторые через доес суток оказались моним товарищами по Исполнительному Комитету. Квартира Горького начала быть сстесивным центром, если не какой-либо организации, то информация и тякогения различных элементов, так шли

нначе связанных с движением. Мы сговорились на другой день около полудня собраться у него.

\* . \*

В это самое время шло заседание общественных организаций в городской дуже. Официально опь было посвящено продовольственному вопросу, но, разумеется, целяком проходило под ввяком общей поизтинки и растущей реазовария. Вообуждение переполненного зала было огромнос. Думские депутаты—Керепский, Скобеле—проняносная свяжитательные реги, насищенных новой, доселе публично еще не употребляемой реакополцононной герминасолией, возбуждающей страсти и витузивам. Их практическим мозунгом было, однако, не что иное, как сответственное министерство. И здесь и думской левой охотно присоедивляесь и либеральная, думсках же, буржуазы,—за яще выступавнего Швигарева и других.

Перед началом этого собрания, на Старом Невском, в помещении Петербургского Союза Потребительских Обществ заседало и вышеуномянутое совещание деятелей рабочего движения, профессионалов и кооператоров. После заседания участники его разделились: большая часть их отправилась в городскую думу, а остальные-на Литейный проспект, в помещение «Рабочей группы» Пентрального В.-Промышленного Комитета. И здесь все пришедшие, вместе с остатками рабочей группы, были арестованы полицией. Об этом было немедленно сообщене в городскую думу, и это произвело огромный эффект. Действуя на глазах у народа, подтадкиваемые девыми лепутатами и собравшимися возбужденными рабочими, либеральные думцы, с Шингаревым во главе, «изнасиловали» городского голову Лелянова, отправив его к телефону лобиваться от градоначальника немедленного освобождения арестованных.-«Помилуйте! какая возможна общественная работа, какое вовножно содействие правительству в продовольственном деле, когда», и т. д... Лелянов добился от градоначальника положительного ответа.

Еще большее возбуждение вызвала стрельба на Несском, когда в городскую думу стали приносить раменых, и пришлось презратить одну из комнат в дазарет. Выступали, производа эффект среди интеллитентской публики, несколько рабочих, прамо от станков, которым собросовестно использовали весь наличный материал для агитации.

Вообще, все собрание не замединаю утерять склюе подобие делового заседания «авторитетных», «анаятельных» и, конечно, вполие лойзльных организаций, и превративось в резолюционный митани. Поватию, что это и теребовалось в данный момет. Деловые савключения» и «представления» правительству по продоволителенному делу были сейзае, по межныей мере, цинечены

Но революциольный витинг так и ограничился агипацией, не сумев сформулировать ин «реалом» политической обстановки, ни практических лозунгов... Было решено собраться на следующий дель,—в востресевые. Но это не удалось в силу нижеюписанных обстлательств.

К тому часу, когда в Петербурге обизно запирали ворога, а отправляся от Горкотог домой, чтоби услегь, обижновению, проскомымуть незамеченным мимо дворника в свою квартиру, черным ходом. На узицах быттихо. По прежиему не останьяло сознание беспомощности и состава тоска по непосредственном бозьного рассти

На другой день, в искресенье, 26 февраля, в спояв отправился к Горькому. На улицах внества, а также валя-яксь сорванными и скомельными новые прокламация генераля Хабалова. Расписнываеть в них всенародно в своем бессивия и учальшая, что его прежиме предупреждения ис померами н спраменением оружива против обсторядковы и скомпений». Этот день, действительно, прощем под заком решительным и применения оружива Последная отчальная понитка была предприязга. На карте столько ружим, раста раста дель обращающий применения помуживающий привилегий, по и падсежды буржувания, почуваней более опасного врага. Дель прошем в последней скватке, среди звоиз оружия и порохового дима. В ече е появляющий старым старым привистей от пред породительная, к честор зарат была бита-

Осада заводов и рабочих кварталов продолжалась вы была усилена. На улицы в большом количестве были двивуты пехотные части, которые оцепили мосты, нзолировали районы и принялись основательно очищать улицы.

Около часа дня на Невском пехота, как известно, довела ружейный огонь до огромной интенсивности Невский, покрытый трупами невинных, ни к чему непричастных людей, был очищен. Слухи об этом бистро облетели город. Население было терроризировано, и уличное движение в центральных частях города было ликвидировано.

Часам к пяти уже могло казаться, что царизм снова

выиграл ставку и движение будет раздавлено.

Однако, и в эти критические часы атмосфера на удивида совершению иная, чем приходилось много раз наблюдать при подавлении «беспорядков». И, нескогря на пашку обиватель, на неизбежную психологическую режащию сонавлесьных демократических групи,—эта атмосфера продолжала давать все основания для самого законного оптикизма.

Отличие от прежних «беспорядков» заключалось в со-'стоянии и во всем внешнем облике «подавляющих» движение армейских, казачьих и даже полицейских частей. Каких-то из них, быть может, юнкеров, заставили стрелять и этим терроризировали беворужную распиленную толпу. Другие послушно стояли густыми цепями вокруг некоторых пунктов. Третьи, также послушные приказу, группами ходили по городу в качестве патрулей. Но все это носило какой-то случайный, не серьезный, не настоящий характер. И цепи, и патрули имели такой вид, что они жаждут организованного насилия над собой, высматривают и ищут повода для сдачи. Городовые-одиночки вообще давно уже исчезли. Патрули, не маршировавшие, а разгуливавшие по городу, действительно, были обезоружены во многих местах — без сколько-нибудь серьезного сопротивления. В каждой толпе и группе серело огромное количество «органически слившихся» соллатских шинелей...

Часа в два или три мы от М. Горького небольшой компанией отправились на улицы за личными наблюде-

ниями

С Петербургской стороны мы хотели пробраться яв Невский. Толпа по направлению к Трояцному мосту становилась все гуще и гуще. Опа, запружая скверы, Каменноостровский проспект и площадь перед Тромцким мостом, разбивалась на мижовство групи, пецтрами которых были люди, возвращавшиеся из города на Петербургскум стороцу.

Независимо от пола, возраста и состояния,—одни по слухам, другие в качестве очевидцев,—возбужденно рас-

сказывали о расстрелах случайной не организованной и не манифестированией топыт на большки центральным улицах. А вместе с тем, все рассказчики сходынись в своих висчатлениях о паническом и расстранном соголяния стредавших частей, которые открывали беспорадочную пальбу задов. улиц на огромном расстоянии от спротирника». Расскавивали об огромном количестве жертя, при чем в цифрах, конечно, расходились—от немногих десятков, до многих тысях.

Мы пробирались к мосту. На стене Петропавловской врепости царило оживление, и были видим около пушеквооруженные отряды пекотинцев. Толна ожидала оттуда наступательных действий и с дюбопытством смотрела

туда, но не расходилась.

На мосту, заграждая якод, стояла влетом к шету цеписоддат Гренадерского поиле. Нескогря на првеутствие офицера, они держались весьма екольно», оживленно беседуя е толной на политичесние теми. Агитанция их была в полном ходу,—в тервинах, совершенно недзусмысленик. Создаты посменванись, впие сосредоточенно ишали и момчали. Пропустить сквозь дель через мост они отказывались, по дело не обходялось без просачивания отдельных прохожик, когорых не возваращали. Вообще, пряжого неповиновения не было, по дна активных операций это был явно негодный материад, и вачальструшцам ищам отряда явно негодный материад, и вачальструшцам динам отряда явно не оставалось начего делать, как пассивно сосеренать скяков пальцы зут картину фазарата».

Чтобы этот отряд взял ружкя на прицел и открым нальбу по своям собеседникам, было пемислямо, и някто из толим не верил в такум озможность ни на минуту. Напротив, создаты явно не вмели начего против того, чтоб их фроит был прорави, и, вероятно, многие подкож маск бы совом оружием с толной. Но в толне не было на

таких намерений, ни таких сил...

Мы возвратились к Горькому, который сносимся по гелефопу с различными представителями буржуазного и борократического мира. Его основным впечатлением била та же парившва среди вих растеранность и пезнапие, что предпривить. Собесединами Горького не были центральные фигуры, но и периферия достагочно отражала пастросение руководилицих сфер. Как это им странно, по расстрели охазали большое влияние на всю сктуацию; они произвели крайне сильное впечатление не только на обывателей, но и на политические круги, и из них раздавались голоса—о «самых решительных представлениях».

В этом было противоречие обизательского психики в классового привведетрованного ноложений: ведь было ясно пе только царскому холопу Хабалову, по в боящемуся превине всего реаколоции национал-инбералу-Миллокову, тто спясти старый строй можно лишь отчалиной пошитою кровавного подавления. Больше цариму, разно как и тем, для кого царизи был дучше резолюция, делать было нечего. Но все же, расстрелы вызваны лицью реакцию полезения среди всей буржуваной полити канствующей массы.

Я звоим по телефому в квартиры многих делых деятелей—писателей, деиулатов, по большей частью без успешно. В квартире Керенского (110—60) я полиза Сезуспешно. В квартире Керенского (110—60) я полиза Семолова, который сида с Сыткой Льзовой в ожидания сведений из Думи, по оп не мог сообщить мне инчести сещественного. Большинства на тех, кому я звоим, по было дома, другие говориди только о расстредах и, в общем, они подтверждан к дина то общества и стремление использовать създавшуюся сытчащию со стороны более девых.

Но в общем, «высшая политика» в эти часы проходила по прежиему—не под знаком резольтири н и извъерженяя парявим, а под знаком соглащения с ини на потве его некоторого обуздания. По телефону сообщали, что районы торода раз'единены, и пробраться в центр нет возможность. Изным это опродераталось. Но не было определенной цели, с которой можно было бы пуститься в экскурскию. Все делаучаты были безвыходию в Думе, куда одуди, на чемы и стемыться следения, и как из мало это могло утольты воднение и тоску по «торинали событий» и по работе,—приходилие оставаться так и мало от откото утольть обращение и тоску по «торинали событий» и по работе,—приходилос оставаться так.

Время проходило в расспросах, бесплодилих умованиченених спорах, становившихся нуднами и трепашими нервы. В рабочих районах, по слухам, продолжалось уличное движение и митинги. Из Выборгского, са мого боевого, ппосъедствия большевистского, района, собощали о сервеными атичными митинистичених рабочих яротив полиции и войск. По временам слышалась отдаленная ружейная пальба.

\* \*

Часу в восьмог Горькій позопид, между прочим, намальниму, справивам, тос синню в его сферак Шаканам рассказа сгранурогстрав. Ему только тоз зоноваломира Андресв, тосностим взариами. И он личко виден поме, радос в давато песктим взариами. И он личко виден доставать постоя правителя доста Марсов помя, в техние долгого времени, систематически обстренявал наможение заварим. Больше вически обстренявал в тосности в правительной правительной правительной онн оба в полном недоученны... Сомнежаться в достоярености этих сведений, так будто, было везака. Но истояковать их действительно не было разможности.

Я учения свою телефонную деятельность. И, к счаствю, экспор нопын на Керенского, который явлася на иннутку домой тв Госуд. Думи. Керенский вемедаения особщин, в самых затегорических выражениях, что павловский полк восстал. Большая часть его вишая на улицу в ступцина в перепалку с оставинимися в казариах, вершим царю или пассивним меньшинистьюм длу перепалку в вядел на своего онав М. Емареса.

События сразу вышли на новый путь, предвещавший победу. Восстание полка, в общей обстановке последных дней, означало почти наверняка битую карту партума. Однахо, в устах Керенского, события были преувели-

чены.

Как выясивнось ногом, дело обстояло следующим обрам. Небольшой отряд конной полишин виех директиву разопнать толгу, скопнавирось на Ехагорининском канале; ради безопасности, городовые сталы стредка, нее с противоположной набережной, через канал. В то время, на Екатерининском канале, по набережной, явиятой толной, проходия пославный кудето отряд палозцев,—четвертая рога, вся дин часть ее. И зрасе произотей и открывший поме перспективы движения. Видкартину расстрела безоружных, явля раненых, падающих около них, находясь сами в районе обстреда, памовци октрым готов через канал, по тородомых

Это был первый случай открытого массового столкновения между вооруженными отрядами. Его подробно описал нам товариш (не помню-кто), пришедший позднее в квартиру Горького; он проходил в это время по Екатерининскому каналу и видел лично раненых городовых и их окровавленных лошадей. Павловцы же вернулись к своим казармам уже в качестве «бунтовщиков», сжегших свои корабли, и призывали товарищей присоелиниться к ним. Тут и произошла перестрелка между верной и восставшей частью полка. Насколько со стороны павловцев все это было сознательными актами и насколько результатом мгновенного инстинкта, нервного под'ема и простой самозащитой-невозможно сказать. Но об'ективное значение этого «дела» на Екатерининском канале было огромно и вполне очевидно. Павловскому полку, во всяком случае, принадлежит честь первого в революции выступления армии против вооруженных сил паризма.

Нижаких сомнений водь ни для кого быть не можо; на о какой коменной победе реколодири не мосто быть речи без победи над армией, без перехода армин—ахтевно, анла пассинно, по непременно в большей своем сти,—та сторому реколодионного марода. И Павловскай полк положиль этому втажло вчесром 26-го феврала.

Это была странныя брешь в твердине паравма. Это спола разрешлаю крими в течения соблятия, кризис, сооданний наполовину успенными попытками парежих властей разрамить движеные оружеми. Теперь спола, после репресени, на всех охлативал дух оптимизма и, имо сказать, затузназма, а мисли спола обращальноко политическим проблемы реодподни. Ибо собития спола повержуам крус на реводоции, заставляя превирать пес попытки и все надежди иминдировать движение тимлим компромессом с распутнийским режимом...

Керенский сказал, что у него собралось несколькочеловек на биляких ему ругов. Но никавких скольконибудь содержательных, практаческих резюме политического положения Керенский, по поежнему, не далась от да-Соответствующего материала, очевидию, не далазло ни, непрерывное паредо в Думе, ни вписатления от минх шаяся у него компания уже расходилась, да и ничего существенного в смысле информации не обещала. Идти туда, рискуя не преодолеть всех полицейских препят-

ствий, не было смысла.

Часу в одиниадцатом к появоныл в Государственную Думу с делью мызават первого попавшенося девого дела тата. К телефону подошел Скобелев, сообщавший, что Таврический дворем уже пуст. Все разошлись растералние, потрассенные, астренанные. Боезое настроение растег и поляет налево. На разгра павначело заседание. Но кодят служа, почти достоверные, о том, что угром будет об'явлен указ о роспуске Государственной Думы. Больше ничего Скобелев рассказать не мог.

Мы сидели и толковали у Горького до глубокой ночи. События развертывались явно благоприятно. Передавали о выступлениях некоторых других воинских частей.

Я отправился домой, не разбирая времени, и смело разбудил звонком швейцара, пройдя через парадную дверь.

На улицах было тихо.

## Несколько слов о Керенском.

В качестве дополнения или подстрочного примечания ко всему вышеописанному, может быть, здесь будет уместно сказать несколько слов о Керепском. Комечно, я заранее отказываюсь от малейшей попытки дать не только историческую характеристику, а и сколько-пибудь законзенный есилуэт». Но несколько слов о Керепском мие представляются здесь весьма небесполеанным; просто как такой комментарый к изложению, без которого многое и многое, по моему, проиграет в своей ясности или в своей яркости.

Керепского я знаю уже довольно давно, со времени моего воверащения из Архангельской семлян, после которой я пересельных из Москам в Петербург, в самом вачале 1913 г. Начиная с этого времени мои сношения с нямими и на почве общественно-деловой, и на почве личного значение обобе, если не очень илотиум, то во всяхом случае пеперывниту прил. Я видел Керенского во всяхом случае пеперывнитую прил. Я видел Керенского в самой различной обстановке, во всевомющим видах—

начиная с адвокатского фрака в суде, продолжая думской визиткой или пиджаком в больших и малых собраниях и кончая его ослепительно-пестрым туркестанским сартским

халатом, который он вывез со своей родины.

Я был свидетелем десятков его больших и малых выступлений в качестве лумского оратора, политического референта, информационного докладчика, интимного рассказчика и собеседника в тесных кружках, не превышающих 3-5-7 человек и, наконец, в качестве отца семейства-с женой и двумя его мальчиками. Видел я его и за деловой, будничной, кропотливой работой во фракции «Трудовой группы», председателем которой он состоял.

Во время моего нелегального положения я много, много раз ночевал у него на Загородном проспекте, 23,-и нередко после того, как он устранвал для меня постель в своем кабинете, начинались длиннейшие, истинно-русские разговоры один на один, до глубокой ночи. Не раз он являлся ко мне в «Современник», по обыкновению, как буря врывался в переднюю, оставив неотлучную пару своих «шпиков» караулить у под'езда редакции и заставляя меня потом удванвать меры предосторожности \*).

Начиналось всегда с информации, с рассказов депу-

тата, варившегося в самом котле, в самом пекле «новостей» и тогдашней убогой общественности. Но эти рассказы немедленно и постоянно переходили в самую язвительную полемику, в самый отчаянный спор. Эти споры как булто никогла не кончались озлоблением, они оставались без влияния на личные отношения. Но никакое наше взаимное «признание» и никакая интимная обстановка не могли ни на-минуту заглушить сознания, что мы не сходимся ни в чем, что к каждому партийному (или, точнее, межпартийному) и к каждому общественнополитическому вопросу мы подходим с разных концов, что мы мыслим о нем в разных плоскостях, что мы, в ре-

ді : «) Как известио, Керенский фигурировал в охранке под кличкой "Скормй" ческит, подперска огрожному риску юридического хомнина квартиры, издателя П. И. Певина, и без меры: радушкую фактическую хомийку, заведующую хомий стеменой частью, Е. И. Инпеси, перамениную помощинду и верыюто друга во всес предприятиях, где я с тех пор участвовах

зультате, яюди из двух лагерей в политике, из двух миров-по умонастроениям...

Ла, тяжелое бремя история возложила на слабие плечи!.. У Керенского были, как говаривал'я, золотые руки, разумея под этим его сверхестественную энергию, изумительную работоспособность, неистощимый темперамент. Но у Керенского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы. Без этих элементарно-необходимых аттрибутов, незаменимый Керенский издыхающего царизма, монопольный Керенский февральско-мартовских дней — никони образом не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуть в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в по-октябрское небытие, — увы, прихватив с собой огромную долю капитала, приобретенного нами в мартовскую революцию.

Но он был действительно незаменим и монополен. Для меня, как видно будет из дальнейшего, уже тогда не могло быть сомнений в линии его политического развития. Но также несомненно было для меня, что именно Керенский с его «золотыми руками», с его взглядами н . направлением, с его депутатским положением, с его исключительно широкой популярностью, -- волей судеб назначен быть центральной фигурой революции, по край-

ней мере, ее начала.

ник. суханов, 4

В последние встречи до февральских дней, когда «чувствовалась» близость какой-то радикальной развязки, мы неоднократно заводили речь о том, что можно сделать и что надлежит делать различным общественным группам, какие мероприятия в Петербурге и в провинции необходимы были бы в первую голову в момент взрыва и после взрыва... Без надлежащей веры в серьезность своих разговоров, предположений и рассуждений, в интеллигентских кружках, с участием Керенского, не мало говорилось о «планах и схема» переворота. Я совершенно определенстать в центре событий. И он не спорил с этим, не ломаясь и не напуская на себя смирения паче гордости.

Помню, совсем незадолго до «февраля», я зашел к нему во время его болезни в праздничный день на его послед-49

нюю приватную квартиру на Тверской, около Смольного, где большевистские власти произвели потом такой лихой «обыск» у его жены, больше напоминавший военную экспедицию... Керенский сидел в кабинете один, в теплой серой фуфайке, стараясь согреться в колодной комнате. В руках у него была новая книжка «Летописи». и он не замедлил обрушиться на меня с полемическими сарказмами. Но потом разговор неожиданно принял мирный «умозрительный» характер насчет грядущих событий и революционных перспектив. И помню, - я мягко упрекал его за его вредные взгляды, серьезно и без задора ставил на вид то, что мне казалось ошибками в его словах, и то, что мне казалось слабыми его сторонами. При этом я исходил именно из того и прямо укавывал на то, что в близком будущем ему, Керенскому, придется быть во главе государства. Керенский не прерывал и молча слушал. Может быть, в то время он только мечтал о министерстве Керенского, может быть, серьезно думал и серьезно готовился к нему... Но, увы, тяжкое бремя история возложила на слабые плечи.

Теперь, когда Керенский политически мертв, когда почти нет надежды на его воскресение (особенно после его заграничных дебютов), теперь нет ничего легче, как положить лишний камень на эту политическую могилу и успоконться в сознании правильности данной исторической оценки. Меня, однако, не особенно соблазняют подобные лавры. Я был убежденным политическим противником Керенского со дня первого знакомства с ним; я яростно изо дня в день «травил» Керенского и его политику в дни его высшей власти на столбцах распространенной и, несомненно, влиятельной среди масс газеты; я достаточно доказал в дни его власти и славы, какое значение я придаю его шуйце, не дожидаясь пока этот знаменосец великой демократической революции лично распорядится (из государственных соображений) о закрытин этой «презренной» газеты \*). И я ни в какой мере, до сей минуты, не в пример тысячам его рыцарей, не замедлившим затем продать свои грошевые шпаги,-не изменил моего мнения об этом деятеле.

 <sup>\*)</sup> Так в официальном правительственном сообщении подручный Керенского, какет Терешенко, парват "Новую Жизнь", вепочтительно оторвавшуюся о сэре Съобщение.

Но тем с большим правом, тем с большим удовольствем, тем с большими надеждами на доверие в могу теперь, носме гыбели этой «по литической репута ция», отменть и подчерынуть десницу этой личности. Это будет только справеднию и только праваньно

по существу.

И прежде всего-перед лицом ныне торжествующего и проклинающего Керенского большевизма, перед лицом несомненно состоявшегося союза Керенского с силами буржуазной реакции против демократии, перед лицом «дела Керенского-Корнилова», перед лицом того факта, что Керенский, по мере сил, действительно удушал революцию и больше чем кто-либо довел ее до Бреста, - я утверждаю: Керенский был искренний демократ, борец за торжество революции-как он понимал ее. Ему было, заведомо для меня, не под силу осуществеть его добрые намерения. Но на нет и суда нет. Это касается его недостаточных об'ективных рессурсов, как деятеля, а не его суб'ентивных свойств, как личности. Я утверждаю: Керенский действительно был убежден, что он социалист и демократ. Он не подозревал, что, по своим убеждениям, настроениям, тяготениям и вкусам-он самый настоящий и самый законченный радикальный буржуа, а в своей политике он воплощает самую доподлийную систему предательства демократии и защиты узко-классо-

вых интересов влиятала. Дело однаво, вот в тем: в личности Керенского демокративи и борзба за революдило, не в пример многим другим политическим фитурам, были далеки от гой беззаветности, которая граничит с отрешением деятеля от самого себя. Керенский не голько инкогда не был способен на самозакляще, но был положительно честольобия всегда, а в революции его основательное честольобие уже

перешло в такое же властолюбие.

Другая сторона дела, пожалуй, еще важнее. Он, Керенский, настолько верях в свои сили, в свое провиденпиальное навлачение, то не отделах собственной деятельности, собственных успехов, собственной казрыерых от судеб современного демократического движения в России. Отсида произошаю то, что Керенский не только воображал себя социалистом, что и вообразих себя немножие Болапартом.

Такое убеждение или такие настроения естественно возникли в нем на основе двух факторов: одним из них было его об'ективное положение-наиболее яркого и попунярного выразителя идеи демократии в эпоху четвертой столыпинской думы, и-центральной фигуры революции в период ликвидации царизма. Другим фактором была именно слабость его об'ективных рессурсов, неспособность к надлежащей оценке явлений и наивная пе-

реоценка собственных сня.

Его бурный, туркестанский темперамент способствовал уже прямо тому, что в революции его голова не занедлила просто закружиться от гранднозных событий и его места среди них. А его несомненная врожденная склонность к торжественности, декоративности, театральности-довершина дело к эпохе его президентства в революционном правительстве. И если приномнить, чтов результате своей сверхчеловеческой, самой нервотрепательной работы-он был уже истрепан во времени революции, то будет ясно: революционный министр Керенский не мог не превратиться в самого безудержного, заносчивого, запальчивого и раздраженного, склонного к самодурству, не способного воздержаться от самых рискованных авантюр крикуна-с замашками самодержца без власти, с приемами оракула без знания и понимания.

«Хвастунишка-Керенский» — этот эпитет Ленина, конечно, ни в какой мере не исчерпывает, но он правильно намечает, и упрощая, схемат зирует карактерный облик Керенского: именно таким он должен представляться извне поверхностному равнодушному взору, не желающему углубляться ни в оценку личности, ни в выяснение ее роли в революции. Все это несомненно. Но все это совершенно не колеблет моего убеждения в том, что Керенский был искренний демократ. Ибо, если он нанвно не отделял своей личности от революции, то он сознательно никогда не ставил свою власть и свою личность выше революции и никогда интересы демократии сознательно не мог приносить в жертву себе и своему месту

в истории.

Он искрение верил в правоту своей линии и искрение надеялся взятым курсом привести страну к торжеству демократии. Он жестоко ошибался. И его жестокие ошибки я лично по мере сил публично равоблачал тогда же. Но слабый политик, без школы, без мудрости государственного человека, Керепский был искрениям в своих заблуждениях и bona fide зарывался в своей антидемократической политике, закапывая вместе с собой революцию в

меру своего действительного влияния.

Свою действительную преданность революции Керенский, на мой взгляд, доказал достаточно еще в эпоху царизма. В своей деятельности он умел ставить на карту не только свое положение адвоката и депутата, действуя как профессиональный революционер, идя без колебания на такие шаги, которые могли легко и быстро кончиться Сибирью или Якуткой, по лишении его всех прав адвокатства и депутатства. При яростной ненависти к нему всего департамента полиции, как к центру легального и полулегального «левого» движения, ему случалось быть на волоске от этого (например, после дела Бейлиса) и избавляться от таких перспектив лишь в силу внешних обстоятельств. Но этого мало: Керенский, принимал самое непосредственное участие в партийных эсеровских делах; при этом он так злоупотреблял своим депутатским положением и своей популярностью, что, живя под самым тщательным, неослабным и всесторонним наблюдением полиции, он считал правила конспирации обязательными только для других и, не стесняясь, запутывах себя бесчисленными уликами для самых серьезных жандармских и судебных политических дел. Незадолго до революции, при содействии одного эсеровского провокатора, бывшего в постоянных сношениях с Керенским, он попал в историю настольно грязную, что близкое окончание депутатских полномочий или всегда возможный внезапный роспуск Государственной Думы, почти обеспечивали ему, если не виселицу (по военному времени), то каторгу. Избежать их можно было бы только своевременной эмиграцией. Керенский знал это и сознательно шел на это...

100

Было бы трубой ошибкой, если бы кто дибо сты утверждать, что для Керенского, как типа общественного деятеля, а тажке и для его политики—характерно его паправление, система его политике-ских воззрений. И утверждаю, что у Керенского и и е было инкакого строко выработанного направления, никакой сколько-ни-

будь законченной системы воззрений.

У этого бурнопламенного импрессиониста, лидераодной, открытой, партии («трудовиков») и деятельного члена другой, подпольной («эсеров»)-вместо политической системы было лишь умонастроение, колеблемое в значительных пределах политическим ветром и притягательно-отталкивающими силами других общественных групп. В конце концов он был равнолушен и к своему «трудовизму» и к своему «эсерству»; и он не особенно заботился о том, чтобы заострить, рафинировать свои взглялы в ту или в другую сторону, оставаясь только левым радинальным интеллигентом, легко совмещая подполье с широкой открытой ареной...

По своему умонастроению, по своему положению радикального интеллигента, Керенский естественно примыкал к оборонческому лагерю во все время войны. При всем том его думские военные выступления были не только более ярки и интересны, но гораздо сильнее били. по идее отечественного бургфридена, чем киселеобразный «циммервальдизм» думской социалдемократической фракции (удостоившейся приветствия Либкнехта и Р. Люксембург). Руководимая же Керенским «трудовая фракция» считавшая за благо прятать под фигурой умолчания свое отношение не только к социализму, но и к иде ее монархии, фракция, неимевшая ни малейшего отношения к интернационалу-первая заявила у

нас о своем отказе в военных кредитах.

Свое оборонческое умонастроение Керенский никогда не мог воввысить до системы взглядов,-несмотря на то, что эту работу на его глазах произвела целая плеяда социалистических писателей, и он мог придти на готовое. Но вместе с тем он рвал и метал против «пораженчества», которым не гнушался крестить всякий интернационализм со дня его появления на русской почве. И он же, в качестве защитника на суде над большевистской думской фракцией, дал такую легальную защиту «пораженчества», до какой не сумели возвыситься представители ленинской группы...

Отношение к войне, к обороне и гражданскому миру, к методам политической борьбы во время войны-было, как известно, центром всякой политической позиции в последние годи перед революцией. И для мозиция Керенского вместе с подручной ему группой интеллигентной молодежи, убменя не было иного слова как «бол о то». Не система законченных разработанных взягадов, правильных алия пеправильных, социальностических

или буржуазных, а вязкое и нудное болото.

Однако, при всем том неизя сказать, что мисль Керенского была лообще укуад георенгаческой рабоге, то опа была ленива к ней, что Керенский не интересовалек геориям и лечениями, пе дооценивал их, сознательно пренебретал ими. Напротив, на его столе я постояно видел пачин писем со всек концю России, которые не распечативались им неделями, пока на помощь не приходила его жела. Но на том же столе в всегда зажоди, не сколько нових журналов, тде все сколько-нибуда актуалиные статьи припципиального характера были всегда разрезани, обизновенно исправно прочитами и передко с жаром и е задором разнесения в полемическом разгозорее,

Я хорошю знаи на себе, как актор, тог интерес, какой промями Керенский к работе мисли в слоем и чужом лагере. Мои статьи и брошоры, в своем водовороте, он прочитывам пенедленно, равьше, тем их услевами одолеть десятия других моих петербургских знакомых, для которых чтение подобной литературы могло бы считатых облагальным. И он не упускал случая, не дожадаясь всгречи, хоги бы по телефону, оснивать меня сарказмами по повогу одогожания могла облагания могла облагания могла спораженческихы инсалий.

Керенский живо митересовался теоретической работой, он меньше есле меняцея меномодать ее, по лее же ему решименьно не удавалось построить систему загладов. Все малочальски намечанитеся основы таких построить систему загладов. Все малочальски намечанитеся основы таких построить исменение послощались его кинящей и буралицей, исметанной, холя бы и бесамостоятельной, а замыстовованной, рушимись но да насостоетельной, а замыстовованной, рушимись но да насостоетельной, а замыстовованной, рушимись на посту министратрему превидента. Керенскому прилимось остаться тем же, что произведение об бесамо опостанить сели услуго, в роди народного трибумы: беспочвенником и политическим минрессионителом.

Но, повторяю, не это отсутствие сколько-нибудь проч-

ного теоретического базиса, сколько-нибудь продуманной системы есть наиболее характерное в Керенском и наиболее определяющее в его политике и его исторической роди. Он был, по природе, агитатором, лидером оппозипин, народным трибуном. Но он не был, по природе, государственным человеком. Не имея под собой устойчивого теоретического фундамента, Керенский не имел и верного практического инстинкта, сколько-нибудь приголного для работы в общегосударственном масштабе. Не отдавая себе теоретически должного отчета в окружающих его общественных процессах, он и на практике не видел даже самых очевидных подводных камней, грозящих неизбежной катастрофой, определенно предсказываемой злонамеренными агитаторами, в которых он, как всякий слабый и беспомощный политик, был склонен видеть корень вла.

Не умея смотреть в корень, наблюдать в обобщать, он был заведомо несопособен нащупать в процессе работы паплежащий фарватер, по которому только и можно было кое-как, хотя бы не без членовредительства, протащить государственный корабль среди невиданной бури мировой войны и революционной встряски, всколыхнувшей народные волны до самого дна. Он не только не понимал, не оценивал,-не видел тех сил, которые на его глазах схватывались в яростной свалке и исходом своей борьбы только и могли определить судьбу революции. Он с полной нанвностью не разбирался и в самом конкретном положении «революционной власти», ни в какой мере не представляя себе ее действительной роли, ее места, ее возможностей средн борющихся организованных сил и среди разгулявшейся стихии. И он не отдавал себе никакого отчета в собственном своем положении, котороев течение долгих недель и месяцев было явным "ridicule".

Если бы все это било не так, то для Керенского у меня не напилось би няких эпитегов, подрождицах нтог всей его роли в реколюция, кроме эпитегов: злостний ваватиррист и взменник демократии. Но я настапваю: Керенский бым искренний слуга демократической революции. И и и и по с т ь этого злостно-обанкротившегося де ят с я я не должна отойни в историю с млейном предателя тех прияцияюм, какие он открыто провозглашал. Не его вина, если его стабие, совеем неподходящие влечи не вынесли насилно околоженной на инх непомерной задати. Ему бымо суждено стать ематематической точкой» скрещения жестояки и непоматных ему сла револющин. В этом такая беда его, какой он с избитком искупил свою созвательную випу, скои созвательные компроиятся, проступки и преступления перед принципами демократии и спободы.

\*\_\*

Отсутствие сколько-пибудь достаточных рессурсов государственного человека, это, гомечно, паноблее характперное для Керенского, как данной и закоичелной всторической личности. Это характерво для иего воо бще, с лю бой то чки в рени и.—и с правой, и с лезой. Я хотел би сказать два слова о том, чего именно ле доставало в Керенском и наков от был по существу, по своему положительному содержанию, в частвости, и, в особенности.—с моей то чки в рен пя в.

Керенский принадлежал к числу социалистов пародинческого толка. На языке марксистского социализма это означает, что Керенский был мелкобуржуазные декократом. И это его классовое положение, эта его классовоя дреология должна была определять его устремленяя и его

тяготения в политике.

Но это не все. Керенский был интеллигентом, не только не вышедшим из недр народного, пролетарского или мелкобуржуазного, движения, не только не связанным с ним кориями, но и не имеющим к нему ни вкуса, ил практического интереса. Его демократизм был интеллигентским народолюбнем, его вышеописанные «конспирации» были суб'ективной данью принципу и «меньшому брату». По своим стремлениям, вкусам, новседневным нитересам, связям, это-не был участник социалистического массового движения. Это был столичный адвокат, всеми кориями связанный с петербургским радикальным и либеральным обществом. Это был необходимый элемент и заправила столичных интеллигентских кружков, варящихся в собствениом соку под знаком социализма-обыкновенно «народнического»,-таких кружков, для которых «народ» все еще продолжал оставаться абстрактной идеей, а не конкретиым материалом для их работы и не основным суб'ектом демократического движения. Кружки эти тяготели больше к верхам, испытывая род недуга прв соприкосновении с низами.

Правда, эти сопривосновения Керенского с «низами» били довольно части, можно сказать, постоянны. Я затастую видел в его домашией приемной и в избилете многочислениях врестьянских ходкока, а также и рабочих, приходивших со селоми вуждами, с информацией, за советами и полузарнейшему «социалистическому» депутату. Но мевшие всего эти спощения могля синдетельствовать от таготемия Керенского в эту сгорому. Рабочие и крестьяне ходили к Керенскому, по не он к ним.

Не в пример деятельности/ приемам, образу живнясоциал-демовратических дентуатов обекх думских фракций, проводивших огромиру часть своего времени в рабочей среде, постоянно посещавших заводы и те зачатых рабочих организаций, какие имеансы при парыхме,—не в пример им, Керенский бых совершению чужд подобному препровождению времени. Как и ни монопольно было в этом отношения делугатское положение Керенского—на заводе, в профессиональном союзе, в больничной кассе его было всеретить нельзы. За то, например, когла уезжах добровольцем на войну кадет Колюбагин, то проводи на вожратация в инце Керенского, и это было в порядке вешей.

К низам, к массам и их движению Керенстого правазывала теоретическая пдел, «сознание долга». Он считал необходимим от и их «псх од и т в» в своей общественной работе. Но он раздся от них в инме сферм, к иним приемам работи, где он чувствовал себя как дома.

Именно эти свойства его так ярко, так законченно воплотились во всем его положении в революции, которое мне придется, по личным мони наблюдениям и воспоминаяцям, описывать на дальнейших странипах.

Эти свойства Керенского, можно сказать, классически проявлике в его отношениях к временному правительству и Совету Рабочих Депутатов, в его шатавлях жежду дворцами Таврическим и Маряниским (а засем Звиням). И эти же свойства сполна определяли резумлати этих шатавий, а вместе с тем общий характер, общие итоги политики Керенского, можно сказате—его общую роды-

в револющие. Он не мог не изобразить из себя Микума семинивовачия, не мог не приложиться к массам, не изчернить сил и прав у подининой демократии. Но он не мог тут же, немедаенно, не взянться в иние сферы, как выравлинийся с приязи аэростат; не мог не оторваться от этоя, инизаниться с немерать се, отсолить безвозвраться от этоя, инизаниться с немерать се, отсолить безвозврать се,

й не исчезнуть для нее навсегла.

Зде съ есть само клантерное для Керенского. Этолежия о колоно всей его работи в революция. Дих дакеми то колоно всей его работи в революция. Дих дагеристиян Керенского этя черти следован бъ развиттеристиян Керенского этя черти следован бъ развитадальнейшее взложение, из которого пришлось би черыядальнейшее взложение, из которого пришлось би черыядальнейшее взложение, из которого пришлось би черыядени характиера защего первого сченитесра от декомратиян» К дальнейшим моям запислам все свазагное о неипослужит достаточным комментарием. Для характиерстики же Керенского дадут без числа комментариев дальнейшие защиски.

## РЕВОЛЮЦИИ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. февраля.

"Отрана" столиць утром.—Роспус Тос. Дум.—Е. Револючий пиотима" Врем, Компете.—Димия повсемате буржуваня с угром эрто.—Восстание Возынского и Лигоского полков, аз тыс. привова на стороне революцы.—Красные масти в Тос. Думе.—Революция.—Сороне революцы.—Красные масти в Тос. Думе.—Революция.—Сороне в дентре".—Стратегия революция.—Прометовия.—Путеписствие в дентр".—Стратегия революция.—Прометовия.—Путеписствие в дентр".—Стратегия революция.—Прометовия.—Прометовия.—Прометовия.—Прометовия.—Норядо предоставляющий предоставляющи

Наступило приснопамятное 27-е февраля. Не позвовяв някому из дому по комстиратавной привънка, в д десатом засу поспешил в свое туркестанское управление, чтоби отгуда собрать сведения по телефону и от окружающих.

Уже на моем недалеком пути—с Карповки до конца можно било заметить, что колебательное настроение в воянских частях близко к окончательному разрешению, что развал дисциплини доститает своих контечных поедслох.

Офицеров при патрулях и отрадах совсем не было видко. Патрулы же и отрада немонстрировани сено сем ное разложение в качестве боевых сил ізаризма. Это были беспорадовние группи серых шинелей, совершенно сливавшиеся и открыто братавшиеся с водькой публякой и рабочей толной. В больном количестве бивидам соддаты, отобанивеся от частей и бродавнике в одиночку лан понарно с оружем и без оружем. Может быть, многие из них были назначены на носты. Прохожиме передаваны, что эти соддаты схотом отдажот свою ввитолях, и оружем уже собрано в большом количестве в рабочих прентрах.

Служащие туркестанского управления, из которых многие или издалека, в разных вариантах описывали праблизительно ту же каргилу, — при этом один слободно пропикан из центра через Трощикай мост, другим пришлось колесить через Дворцовый. Это также свидетельствовало о неблагополучии и развале в организатия сохоланы Истеробура.

дии «охраны» нетероурга.

Я придии к телефону и совершал круговую по десятку нумеров. Решающий час, о котором мечтали, для которого работали поколения, явно наступил. Захватываю-

шие события надвинулись вплотную.

Мое нетерпение переходило в бешенство, патимакси на равнодушные «занято» вклой гелефонисти. Одпатоне помию, кто именно, — но все же довольно скоро мне 
сообщили основную политическую новость этих утренних часов незабъенного для. Ужаю ороспуске Государственной Думи об'явлен, и Дума ответдая на него отказом разоблись, зворав Временный Комитет Государственной Думи из представителей всех фракций (кроме правой).

Необходимо тут же отметить факт, корошо пэвестный и памитный всем передовим политические слож Россия, по, быть может, педостаточно отчетилю зайсчатаеминий в токловах, далектых от непосредственного паблядения тербургских событий. Временному Комитету Государственной Дума, вобраниму угром 27-го фезрала, бассовершенно чужда мисль стать на место государственной масти и выдать себя за таковую, как в таказы кассления, так и (сообенно) в глазах обрыжов парского самодерожани. Этот Думский еКомитеть яб таказе с Роданию образовался со специальной целью, о которой он и обязых официально: он образовался для водороения порадка в столице и для сношений с общественными организациими и учрежденнями».

Несомненно, этот акт Временного Комитета Государств. Думы был революционным актом прогрессивногоблока. Оп шел вразрез и с законопослушними градициями и с заементаримим дразами и обязанностями Государственной Думы. Но означал-ил он присоединение Государственной Думы к резохощим? Знаменоват-ил он собой коть гень соидараности риогрессивного блока с народом, атакующим твердиню царязка? Означал-ил этот акт кажую-илбо степень соидараности демократии и бурамузами в стремлении низвергнуть самодержавие и произвести нерезорог?

Сакий категорический ответ из это должен бить в тологе читателя, желающего правильно поиять собитив, этох дней: нет, революционный акт буржувани в вінце прогрессивного болає и думского больщинства бых. дататуры от демократической революции— при помощи вичтожних коррективов, с спрому порядку, не имеющих вичтожних коррективов с спрому порядку, не имеющих вичтожних коррективов с спрому порядку, не имеющих вичтожних коррективов с спрому порядку, не имеющих вичтожних межда пас паселие романовского режима отинды не сегаю фактом.

Общая линия поведения наших буркуваных групп, до этого кульмивационного пупкта, могла быть только линей борьбы с реаолюцией, только защитой царизма от «авархин» и «военного» разложения государства. Но, в отлячие от убогих царских чиновиямов, руководители буркузани хорошо попимали, что события достигам таких пределем, когда без революционного акта непослушания и своезодии, без благодетельного насилия—перазучитое, драхное дити даризма списти уже песиях разучитое, драхное дити даризма списти уже песиях

Революционный акт был совершен. Во Временный Комитет, кроме Родзянки, из виднейших членов его вошли, как известно, Милюков, Коновалов, Ефремов, В. Н. Львов. Шульгин. Алжемов и до. Лумская дерад была пред-

ставлена Керенским и Чхендве.

Временный Комицет Государственной Думи, об'явия официально о своем скронном техническом назначении, немедению о своем скронном техническом назначении, немедению запялся евисокой политикой» в только что умязаваном паправления. Родинию, средна воочительностие представление в царскую ставку, спесси по прямим проводам и с главнейшими воеппо-пачальниками на разных фронтах, прося поддержив Государственной Думи перед дарем. Только уступик ващиовал-инберальной

илутократни могут спасти династию,—такоз был смисл предполагаемого совместного давления на злосчастного «самодержца» со стороны заправил генералитета и «про-

грессивного» буржуазно-помешичьего блока.

Тут же по телефону и узнал о полученных уже ответах тепералов—ответах, динащих примотой, депостью и той предапностью революции, которую эти господа наперебой стали деноистрировать нескольким деням поже. «Я кополний совой долг перед дарем и родивой», — вещаха одна из этих пифий, в образе Ерусилова, в ответ на призыв Родуляном.

Но события, к счастью, не ждали закулисных комбланций единых старого мира. Народняя революция шла своим ходом на всех парах, ежечасно меняя всю политическую кол овытуру, опрождывая какомбинации» либераков, генералов и плутократов и волоча за собою на пому Гооударствениую Думу, как политический пентр воду Гооударствениую Думу, как политический пентр

буржуазии...

Делесь получаемыми сведениями с нижеперами и другими сослуживацами, форсившими мисль о работе, собявшимися в компату начальника и жадно хватающими головокружительные ковости, и продолжая ком гелефонные положе миформации. И вскоре перед нами расприлась, из разлых источников, всем извествая картина выступления Вольникового диловского полож. Наиболее обстоятельные сведения, помию, я получил из франции струдовой группым, где было установлено дежурство.

Дело, пачатое павлояцами, вслед за вольищами и литовцами, продолжани измайлозци. К часту дия на стороле народа насчитивали уже 25 тысях человек негербург ского гаризова. Восставлине поли паправились к Государственной Думе, натинувшись на слабое сопротимение какой дольной для дитейлю просл. Части же революдионных отрядов войск вместе с народом пошли к Крестам ж Предварилие сомобождать политических за-

ключенных.

Я не стану и пытаться описывать общую картину событий и восстания гарнязона 27-го фезраля. Я не бых очевидем ин одной из центральных решающих сцен этого восстания, подробно описанных очевидиами.

Гораздо для меня нечальнее, что я не могу ничего внести в освещение внутренней стороны этих пер-

вых переходов войск, точнее, солдат, на сторону ревслюпни. Какую роль играли здесь социалистические органивации? Какова была роль партийных и вообще сознательных демократических элементов в казармах и отрядах в течение последних дней вообще, в течение последних решающих минут в частности? Какова была роль, позиция и лействия офицерства? Каковы были в конечном счете решающие импульсы для темной солдатской массы? Каковы, наконец, были лозунги в казармах?

Всего этого я сейчас не могу осветить ни восбще, ни в частности, применительно к отдельным пунктам. Но обо всем этом история революции без труда почерпиет сведения из многочисленных других рассказов. Несомненно лишь одно: сознательные и партийные элементы в большом количестве имелись во всех частях петербургского гаринзона. И подхватить движение, стать его центром, одухотворить его теми или иными общеполитическими лозунгами-они не только были в состоянии, но неивбежно должны были это сделать.

Волынский и Литовский полки направились к Государственной Думе. Цели и смысл этого движения могля быть соверщенно различны. Это могло быть чисто стихийное тяготение. Это могло быть сознательное стремление руководителей сделать буржуазно-«патриотическую» Думу политическим центром движения и дальнейших событий. Это могла быть просто манифестация солидарности с только что распущенным царем «революпионным» парламентом.-Ничего этого я не знаю, а что знал, того не помню, и без специального изучения осветить не берусь. Изучение же не есть метод этих случайных и личных записок.

От Н. Д. Соколова я не раз впоследствии слышах, что это о и провел первые восставшие полки к Государственной Думе. Возможно, что это было именно так. Но это совершенно не освещает того важного факта, что Государственная Дума, остававшаяся доселе явно за бортом народного движения, получила не только значение его территориального, но и видимость его политического

Общественные верхи, в лице Государственной Думы, не шли к революции. Революция так или иначе пошла к ним. К этому факту принципивальной важности мне придется вернуться: ибо он был хорошо непользована янцом, отимне ставшим во главе движения всей буркуазной России, человеком, определявшим с этой поры всю се позицию и всю ее политику—П. Н. Милюковим.

Представителя думской лезой—Керенский, Члендже, Скобелев встрентыи привистивем и речами первых соддат револющии. Те ответиле им военними почествум. Революция не только развернулась во всет вирь. От уже спределяла свой характер: она включкая в себя соковзую опору старого стром и стала всенародном, об-

щедемократической.

Исход ее далеко не был решен. Междоусобиме рокомые склаты имоли разрамиться ежемизуно и были более, чм вероятим при будущей окончательной ливидации царамы. Но ее общедемократический характер все же был предрешен. И тысяту раз невежествении благодушвые простецы из сдемократив», тысяту раз прередения зостние лицемеры из буржуазия, которые ис гиушались прилагать к великому делу всей демократии имя военното бунта...

Что делаго в эти часи царское начальство, какие смероправляна обо замишалься о соуществано для борьби с революцией,—я также не знаю и не помию. Да и кому это интересло? Сомнений и ну кого в Петербурге быть уже не могло: царские власти никак не могли польнить из хо; собитий. Веролито, в эти таси и они поминуть борьба с революцией может быть теперь только одяз:

кругами».

Надо думать, с ю д в, на политиванские попитие и было направлено винивание тех руководищих холовати постание или уже мажунуя на или руков. Несомнения обязанностание или уже мажунуя на или руков. Несомнения с другой стороин, и то, что и думско-буржувание верхолоди из «прогрессивного болов» удесятераци сном старация по части «представлений», «дамлений» и соглашений с остатамия блысто въсичия даразма.

Эти группи продолжали упорствовать в своем отказе не только примкнуть к революции, не только попытаться стать во главе ее, но и подписаться под ней, как совершившимся фактом. Это сомнению не подлежит. Но какме именно комбинации» питанись осуществить в эти час зурководащие группы буржувани, спрорессивний блокои Временний Комитет Государственной Думи, этого и также не знава и также не интересовацея когда-тибо разузнать. И это уже било в не хода собитий. И это не могдо ровон инчего вменить в них. И эти «ком бинации» били янию результатом растерянности и слепоты. Било поддю.

На сцену выступал ипой фактор собитий, которого не было до сёх пор: полномочная организация всей демократия резолюционаюто Петербурга — организация, приспособленная для бозых действий, ослященная скавными градициями и тоговая вязть дело резолюция, свое дело в свои руки. Это был Совет Рабочих Депучатов.

\* \*

Восстаниве части войсе вместе с толнами парода освободия вы непербупреных торем иможество соцнастических работников. В частности, они освободким и работую трупи ри Пецепральном Военно-Промившению Коминете, во тявье с К. А. Гволдевим. Руководителя этом трупин непосредственно въ торыми направилясь вместе с войсками и народом в Таврический дворен, куда уже стеквинеь в больном часта енегрбургесие общественные деятель различных толков, рангов, калибров и специальностей.

Часям к двук там оказались доводило видице представителя профессионального и кооперативного двяжения, —в частиости, бывшие участники вышеописанных совещаний. И, совместно с яния, при участви девых депутатов, лядеры рабочей турилы образовали: «Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов». Его назвлаетием бимо, в сущности, только одно: он должен бим, в качестве организационного комитета, соввать Совет Рабочих Депутатов, в только выполния, коментально выпустив и распростративи по столице соответствующее обращение к рабочих де первос собрание Совета назвичаються в Таврическом двори, в 7 чась вечера гого же дви.

Выборы в Совет, как я упомянул, происходили и раньше, но нелегально, случайно, бев конкретной цели,

больше на всякий случай. Теперь в несколько часов предстояло мобилизовать весь рабочий Петербург и создать его полномочное представительство, долженствующее

взять в свои руки судьбу революции.

Однако, «Вр. Исп. Ком. С. Р. Д.» не ограничнись функцизим созмая Созета. Он склатна и другую насущную задачу минзуны и приным экстренные меры в организация продоловлетная для зосставиям, отбилински от вазари, распыменных и бездомных воимских частей. Он мабрая лежедаенное «эременную, продоловлественную комиссило (Громана, Франкорусского и др.), которая, вопервых, создала в Таврическом дворие создатскую продокольственную базу, а во-эторых,—обратилась в населевные в создавлянием о промощи в деле прокромиления создат.

Вр. Исп. Ком. исходил, так сказать, из техничесских соображений и технических потребистей момента. Но, по существу, он разрешам своими продовольственными задачами и важнейшую по литическую задачами. Но вооруженные, голодные, бесприотные, терроризированные и несомательные содатские массы—представлями сейтал для дела революции не мешшую опасность, чем органивованные сили паризма. В сушую подествозании постениях, тому-чем, чоли быть сомнения.

Первые же были налицо.

Но «Вр. Исп. Ком», естественно, принам посильные меры и к ващите реализирам от разгрома ее парсками войсками. Он немедленно попитался создать военьны втаб революдам в Таррическом дюрде. Но что это был за штаб, что за симы, что за организация!!! Дело отраничанось вызовом по гасефому нескольких офицеров, ввыестных за деалиратов, в том числе высованием обращего сменого с-р.» Мстиславского, пришедиего нескотяю, посте комсебаний, в комстверативном пираже. Эти есколько офицеров, чшно усевшись за стоя, вырабатывами адисполяция. Но развища с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовским генералами была в том, что эти дисполяция с тодетовскими генералами была в том, что эти среденными с тодетовского базучки и имежни сучанностей.

Затем, Керенский соединия эту группу офицеров «Вр. Исп. Комитета» с такой же группой, образовавшейся при думском В. Комитете, и таким образом было положено на-

чало некоей «Военной Комисси»—учреждению, с которым им постоянно будем встречаться на следующих странипах...

В состав Вр. Исп. Ком. входяля: К. А. Гвоздев, В. О. Богданов, Н. Ю. Кашелинский, Ррингевч, Чхендае, Скобелев, Франкорусский и, может бить, кто-нибудь еще. Понятно, что огромную тасть временя, аз эти часы, что привимось погратить на прием всякого рода демегатов, на бестолховую точатею среди неразберижи и на совершенно сиснужные дела». О чвисокой политинсье, по сложы его часною, он совершенно не думал, старялсь овлядеть янны техникой. Но, как-би то им было, этому Вр. Исп. Коматегу, бывшему в эти часы единственным организованным центром демократив, резолюцяя боблаза не мальных

\* . 1

Во всей этой работе мие не пришлось принять никакого участик. До седимого часу ветера в даже не измучто продеходят среди проветаряата и в партийних ортенизациях, служевших дейними в организационноцентрами, без которых мобилизация не мога-бы быть произведена, вас-бы не была опи с дабы и несоворишено-

Потом я умлая, что Керенский в это эремя звония, сили от него именю звонали ра отме на Карповку и в редакцию «Легописи», требуя моего прихода в Таврический Дівореці, по ни там, ни здесь меня не застали може врежипрепровождение в эти часно было в высокой степени недело и совешенено удручающе.

Бросив свое управление в первом часу, я пошел по улицам Петербургской стороны, наблюдая сцены совершавшейся народной революции.

Проходили под красными впаменами, и без нак, пепавестно куда, волиские ограды, перемениваясь и братаксь с толной, останавляваясь, принцима участие в беседах, разбиваясь на митингующе группы. Лица гореми возбуждением, убежденая бесчисленных удачных апитаторов бить с народом, не идти против него в защилу дерского смюластыя, воспринциаласть как нечто само собой разумеющееся, уже переваренное. Но возбужденая ящи создатской массы отрежало, по премуществу, недоумение и беспокойство: что-же мы делаем и что из этого может выйти? Надо представать себе ясю глубину переворога в об'ективном и суб'єктивном положения рядових солда; чтоби оцепить всю толовокружительность всю виденствительность всю перевительность всю перевительность всю перевительность всю перевительность в объективновы, принимающий между явкю и сповидением. Не мудрево, всекно было то, что на многих индак вседомение в беспо-койскою переходяли в опъянение. Это были прявляем, сели всед не гревожине—для вжадого совпательного участника двяжения,—то во всихом случае подкежащие всещаеще перевительном случае, они гровали разлузданием и безудержинии разлузом зооруженной статить.

Возбуждение и беспохойство солдат, происходившие за-за неопределенности поможеныя, базпровались, во первих. на том, что командного состава, включая извинеофицерство, вак правило, с инии не было, а во-эториав эти часы на удине с пародом было лиць ченьшинствоя таринзова. Оставлыя часть, по меньшей мере, сохранинейтралитет и выжидательную пожицию. А иние части еще определенно позвинование за мужение пределенностью.

Служ о столкновении на Литейном между дарсеним и резолодировными войсками были у всех на званке и, естественно, преувеличнались. Колько оставось верных, готовых к бозо войск-пликто не знак. Во всяком случае, восставшие солдаты должны были чувствовать себя перед боек...

Кроме того передавали, что некоторые части во всякою случае еще несут сторожевую службу, что некоторые районы, по прежлему, оцеплены, что Трубочный завод, расположенный пеподалеку, все еще осажден и как будто даже только что обстрельявася и т.д.

Мие было ясно: надо пемедленно пробираться в петраваном направления, к Таврическому Дворцу. Но было совершению не ясно: что я там найду, к чему приставу, что буду делать? Томление духа от жалкого положения эрителя великих собитий, достигло врабних пределов. Делать что угодно, но активно, в качестве какого угодно езанитика» собитий.

Я решил, если никого и ничего не отыщу, пуститься на самочниние действия:—попробовать «с'агитировать» прямо на улице отряд солдат, занять при его помощи какую-инбудь типографию, где совместно с рабочими со-

ставить и выпустить род болдетени с раз'яспением собигий. Никакого печатного слоя не было. Нужда в нем, жажда его была колоссавлыя, — была ранна втерясте и, нало думать, сумбуру в головах обывателя. Использовать себя каким угодно способом, как «интературную силуь, в бакнай шти часн, если можно, в минути, —стало поднономи вожделений, моего стремления в центральные часты города и двяжения.

Я зашел инмоходом к Горькому, чтобы пригласить с собой его самого в кото найду у него из товарищей, — разделяющих мое пикчемное положение. Присиживе охранителя инчного базгополучия Горького, которым этот землене и за несемпого мира, действительно, обязан и, И. П. Ладижинков и др., — не бази е клоны отпустить Горького по въбаломученному Петербургу в рассованию экскурски респоределенного назначения.

Говорили, что пробраться в район Таврического Дворца невозможно, что доступ через некоторые пункты открыт будто-бы только в автомобилях казенного образца,

но не пешком.

Станя вызванявать автомобиль, который обещан из баив расположенной автомобильной роти. Его пад обидо поймать при возвращении оттуда. И. П. Ладмжинков скоро отправялся дорить его, пога им пребавала в удручающетомительном ожидания, беспорадочно голкум о событатях, стром неделие пламы. Гологили о стичке на Литейном. Баш четвертий яли патий и эти.

\* . 1

Я снова и снова обращался мыслью к тому, что делает и мыслит теперь руководящая буржувачя, передлицом событяй, грандиозность которых превзошла чья-

бы то ни было ожидания.

Революции и наквидация паризма совершается и не подлежит сомнению. Ее неход не был предрешен. Все зависело от того, насколько активни будут другие промышленные центры, что съжжет и сделет отдальная Россия и, особенно фронтэ. Но не деозать курса два революдию (даже ее врагам), не предусматривать коренното революционного переворота, не строить свою тактику применительно к таким перепективам,—казалось, теперь уже невозхожию. Каковы-же теперь позиции, намерения и планы руководищих бумуазно-дуксикх сфер 7 отрешаются: на от революдин, предоставляя демогратию своей судьбе в расчете потубить движение в голоде, впархия и междуусобной свялке? Или они склонии мдти на встречу динжению. В магжде аспользовать его, стать во главе его и

подчинить его своим конечным целям?..

Я наблюдая панораму города, раскрывшуюся из окна кваритым Горького. По городу панчаная визирять затомобяли, наполненные вооруженными дюдыми. В одних были создаты эместе с рабочнии; они были украшении врасными рагатам и восторжению приветствуеми толной. В других были одян создаты, с винговками, направленными на троттуры и несущими угрозу—неизверсию кому. Куда они мчались, вачем, по чьему распоряжению, по чьей инципативе, на чьей стороне были опид—все обыло певедомо, и толпа была склонна держаться от них пользыне.

Говорили, что с Петропавловской крепости, также видной из окна, некоторые из этих автомобилей были

обстрелены у Троицкого моста...

Далеко за рекой, налезо, по городу стлались клуби дима, я было въдко плама огромного пожара. Это горен из в чем неповинный Окружный суд, разгромленный в подожженный возбужденной толной, по соседству и за компанию с Предварилкой. Там горени архивы и бести слениые документы граждалского судопроизводства нотариальных актов. Наблюдая все это, я все вспоминал спены московского восстания.

И. П. Ладмжников возвратился, конечно, без автомобиля, на который было убито лишних часа полтора. Я предлагал остановить первый попавшийся, но это было отвергнуго, как предприятие рискованное. Было решено

илти пешком.

Міх вишли уже часу в шестом, при ваходе солида:—я Тихном, Горожкв й еще досе или трое, пе помию кто. Не доходя до Трояцкого моста, ми не преминули расстрать друг друга в утстой голле. Горький отстал, я, вернувшись за ним, ми увлядели, что есо осталовил знакомый член большевиемстекого центрального комитета, вероятно, видисимий в то время представитель партии в Истербурте, будущий большевиясткий министрШляпников, с которым я до того встречался мимоходом несколько раз. В былме времена, он, не будучи вообще писателем, немного сотрудничал в «Современнике» из-за

границы.

Партивный патриот и, можно сказать, фанатик, отокный оценнать кою ресклюдию с точки врения преуспезных большевистской партин, опытный конспиратор, отлачный техник-горганизатор и хороший правтик профессиолального двяжения,—он меньше всего был политая, способкий укватить и обобщать сущность создавщейся кой-биктуры. Если тут была политическая мысць, то это был шаблов древных партийных резольций общего характера, по из грана самостоятельности, на способщости, на желания разобраться в конкретной сущности момента—не было у этого ответственного руководителя влиятельнейшей рабочей органивании.

Нам пришлось зачем-то вернуться в квартиру Горького; у дверей мы заметили филера, о существовании каковой породы все уже успели забыть и который уже казался явлением потустороннего мира. Мы снова отправились,-теперь втроем, Горький остался дома. Я добросовестно старался использовать всю дорогу на раз'яснение Шляпникову создавшейся кон'юнктуры, как я понимал ее, с целью добиться какой-либо координации действий в том направлении, как я писал выше. Но результат бых один: я убедился в только что указанных свойствах наличного «центрального» большевика. Однако, вместе с тем я убедился, что в самой влиятельной рабочей организации Петербурга, и именно в левой организации, от которой как раз и могла исходить опасность разнуздывания стихии и бесшабашно-радикального решения вопроса о власти,-что в этой организации не было и икакого решения этого вопроса, что он до сих пор сколько-нибудь серьезно не ставился в ее руководящих центрах и что никаких готовых лозунгов, никаких попыток планомерной борьбы за какой-либо готовый плаж с ее стороны ожидать нельзя. Это во всяком случае я расценил, как благоприятный фактор.

При таких условиях решение политической проблемы в значительной степени находилось в руках более сумсренных» элементов демократии, поскольку их влиянию остандяла место стахийная борьба ил и случайная ком бинация обстоятельсть. Ниже мне еще прядестя набрасывать картиния, издострирующие, насколько примитивни и не основательных били тогдашине заправлам нетербургских большеваков, васколько песпособим они были ваять в руки спои собственные основные задачи, насколько ко не умели они на э-за дерезые своей партийной техники разглядеть лес революционной политики и насколько обственных партийных мидеров, знающих, тде сраки замумоть, по отделенных от Истербурга на востох и на запад. — Более умеренные элементы в данной обстановке мне представлялись более надечными.

\* . \*

Уже темнело, когда ми трое: Шляпинков, Тяхойов и «"—бистро, чуть не бегом, шла с Кронверского пр. к Тавряческому Дворцу. Троицкий мост был свободен, по довольно пустанен. Толпа, густо уселящая площадь и сиер перед мостом, поблявлалсь гото оживления, той деятельности, которую проявляла Петропалюская крепость и видивышаем на ес стене, около уписк, солдато Одивко, пикаких нападений оттуда, насколько и знаю, не послемовало.

Нам эстречались автомобили, легковые и трумовини, в которых сидени и стояле соддати, рабочие, студениц, барышин с савитариния повъзкам и бев них. Бот весть, отгуда визкось все это, укра вчанись и с какими целями! Но все пассамиры этих автомобилей были возбуждени до крайности, причали, размаживали пруками и суда ли отдавали себе отчет в том, что опи делают. Виптовки быт из на на-перевес, и палическая пальба, колечно, открымае-

бы при первом малейшем поводе.

Прязнаки сопьянения» грозные при поляго распиленности рекольция и при воможности погромной провокации полящейско-терпосотенных банд, были, несомиенно, налищо. Один автомобиль почену-то остановилстив. Мы подошли и нему, попробовани заговорить, расспросить и, отреможендованиясь, просить захватить нас е собой. Кроме возбужденного и печленораздельного теалта, из которого мы ромо имчего не поняли, мы ровно ничего не получили в ответ и, махнув рукой, побежали

дальше.

У Фонтанки ми свернули к Шпалерной и Сертнеской. Сыншались довольно часто ружейные эмстрем, иногда совеем рядом. Кто, куда и ватем стремля—никто не знал. Но настремле встремля шкого расочих, обмательских, солдатских групп, вооруженных и безоружирх, стоявших и двигашихся в разлых направлениях,—от этого повящалось чрезвичайно.

Оружие в руках рабочих было видио в огромном граличестие. Содант-одневных, с выяточивами, ими ограмия продав винтових, разбредались во все стороны, — в поисках крова, ники, и бесописности. Как в московском восстании,—встречние заговаривали друг с другом, спрашивая, что делатест там-то и можно-ти пройти туда-

Уже в сумерках ми вишли на Литейний, бийз того места, ре ва несколько ческо была стими парежих и революционных войск. Налево горел Окружный суд. У Сертиевской стояли пушки, обращевыме дудами в неопределенные стороны. За ними стояли, на мой взглад, в беспорадке, спарадние ящики. Тут-же видиелось какоетто подобие баррикади. Но было кристально яспо для каждого прохожего: ни пушки, ни баррикади микого и ничто не защитах ни от малейшего валадемия.

Госнодь ведаст, когда и зачем они сюда-попали, но около них почти не было ни прислуги, ни защитников. Группи соддат, правда, находились около. Иные чем-то распоряжались, командовали, кричали на прохожих. Но

никто их не слушал...

Виде эту партипу революция, можно было бы прыдка в отчаляни. Но недаля было забивать другой стороны дела: опудия, оказавшиеся в распоряжения революционного народа, были, правля, в его ручах беспомощнои безащитим от всихой организовалной силы, по этой симы не было у нарачивам.

Какой-то соддат, изображавший из себя, очевидно, начальника редуга, что-то комчал нам и кула-то поизазывал пальцем. Но мы не слышали и, спокойно перешагнув через «баррикаду», почлатись по Сергиевской к Тавръче-

скому Дворцу... Выстрелы продолжались.

На Шпалерной, там, где начинаются постройти Таврического дворца, оживление было значительно больше.

Смещаниям толия, разделяясь на группы, тоотвалась ды мостолой, троттурары, далеко олнало, не мапружал их. Митингов и орагоров заменю оне было, Банке во ихору во дюрее стоям рад аптомобилей разных этипо. В нам усаживались вооруженные поды, грузились ваныето приасы. На ники было по пучелету. Обращало на себя винимине присутствие чуть не в каждом не инж, женщин, которые в таком количестве казались илининиям. Очевидно, кенто, кудато спаряжались изсенциям. Был крик и беспорядко. Охотинров приказъкать са явио сишком много, и был дрям и беспорядко. Охотинров приказъкать са явио сишком много, и был дрям и деспорядко, не вы образоваться.

Та же картина наблюдалась и за заповенными воротами Государственной Думы, на всей площали сквера, до самого входа в Таврический Дворец. Понитки встунить в разровор с людьми, сидлицими в автомобилах и участниками экиседиций, ровко на, к чему ле привели.

Ми направиянсь внутрь дворца, через главняй вход, кура домилась густая толил и связая равнообравная пубанка. У дверей стоях и распоряжался цеобер-доброволец, в котором к узная одного жевого журизалиста. Не внаю, какими признаками руководствовался од, пропуская и преграждка путь во дворец Но мие, иссолько отстаниему от моих спутников, он разреших протискаться внутрь дворца, свяова плотирую заставу создат, как редактору «Летонисн» и представителю социалистической печата.

## \*

В ведра вашего дореволюционного парламевта (если не считать пребмваняя на хорах, в качестве публики, которую пускалам вз сособого закоулка) мне пришлось проявкнуть эперамы. Отныме это место ягры в помятику машей буржуавия, место судиственной сомобляюй тря-буны для скованной демократия,—превращалось в хорам народной побецы и в жабораторию русской революции.

В отроимом вестиболе и в прядстающей Екатерынинской заде, доводном слабо освещенных, было бое подно, тем, надо думать, бивало обизновенно,—по все же почти прустынно, сравительно с тем, что было здесь в последующие дин. Необ'ятная территория эторца астем и незаметно полощала многие сотим спозваниях с деловым видом и явно скучавших от бездействия подей. Эно били есзопа—депутаты, ниевише вяд хозием дола, но несколько шолированиях бествиствами незваних гостейпаров, опе выдематесь басствиции навишками, мрач нами расами и спеценныма армиками. Но опе быле ранями расами и спеценныма простороние население—в шубах, рабочих картузах и военных шинелях. Среда этой влагеории на каждом шату астречались лица, хорошо знакомие по петербургским интеллиентским политическим кружкам.—Срад уже стятивались все по-

литические и общественные петербуржцы.

Я бросился с расспросами на первого попавшегося депутата-«трудовика», живого и энергичило человека, варившегося сегодня целый день в самых недрах событий. Он, однако, мало удовлетворил меня. Самая крупная, сообщенная им новость состояла в том, что в министерском павильоне под арестом сидит Щегловитов. А вместе с тем ведутся переговоры с премьер-министром, к которому поехал Родвянко и еще кто-то из умеренных лидеров. Кем именно арестован Щегловитов (явно вопреки большинству Комитета Государственной Думы) к о чем конкретно ведутся переговоры-депутату в точности неизвестно. Сам он уходил в заседание своей фракции на Суворовский проспект; но не умел об'яснить цели заседания, да и не надеялся на него, так как многие непременные члены мелькали тут же и не желали идти туда. И, в частности, Керенский заведомо не мог туда явиться... Разговор позволял умозаключить, что «высокая политика», в общем, в прежнем положении.

Но и действительно — обстоятельства момента была гаковы, что все винимане приходилось устремить на технику, независямо от политить. Какая бы на технику, независямо от политить. Какая бы на технику, независямо от политить. Какая бы на технику, необходимь революционных панеть буражных паним буржувани, необходимь об но за щи щать на такоге во оставияе, защищать воставиям адмирать на тактое во оставить, защищать восставилей записам фактически мобилизуемих. Защищать все это можнобым обило лишь наступая, доламивая решительно, без пощади и кожсбания остатии парком урепоств. Если вы со ку ро политику» в интересах революция, надобило декать в связя с думскам мо минетом, надобило декать в связя с думскам мо минетом, на

вместно с ним, при помощи его, то технику, стратегию революции должна была делать демократия, не дожидаясь думского комитета, независимо от него,

против него.

Между тем, что было сделано? И что надо было сделать? Заняты ли вокзалы на случай движения войск с фронта и из провинции против Петербурга? Заняты ли и охраняются ли-казначейство, государственный банк. телеграф? Какие меры приняты к аресту царского правительства, и где оно? Что делается для перехода на сторону революции остальной, нейтральной и, быть может, даже «верной» части гарнизона? Приняты ли меры к уничтожению полицейских центров царизма - департамента полиции и охранки? Сохранены ли от погрома их архивы? Как обстоит дело с охраной города и продовольственных складов? Какие меры приняты для борьбы с погромами, с черносотенной провокацией, с полицейскими нападениями из-за угла? Зашишен ли коть какой нибудь реальной силой центр революции-Таврический Дворец, где через два часа должно открыться заседание Совета Рабочих Депутатов? И созданы ли какие-нибудь органы, способные так или иначе обслуживать все эти задачи?..

Толда я не знал и не умел бы ответить на эти вопросы. Но теперь я хорошо знало: пе было сделаю инчего не было инканих сил, чтобы сделать что-либо... Бить может, это ненябежно и обязательно во неже реасполициях? Начане былало. Оставив в сторопе «исторические параллели», я опилу со временем, по зачины моспоминалиям, по там разыгранный октябрьский перезорот. Картина была нязя. І.

\*.\*

В вестибиле, недалеко от входа, с левой стороны от него, стоял данниный стол, около которого толильсь, нажоливиные вад нам, много входе, особенно военных. В центре их я увидел Керенского, отдававшего какие-то распорижения. Здесь, оченацию, проиходила работа какой-то стратегической революционной организации или окрайней мере, ее эмброла. Керенский эдесь действовал в качестве члена «военной комиссии», о которой я упоминала выше и котора кутердилась территориально

в первом крыле дворца, в комнате 41-й. Там в зти дни, кроме Керенского, Мстиславского-я помию бессменно дежурившего Филипповского, с которым не раз нам придется встретиться дальше, и еще двоих-троих с примелькавшимися физиономиями, но неизвестными до сих пор фамилиями. В этой военной комиссии, одной из деятельнейших фигур был также Пальчинский, игравший впоследствии не малую и скверную роль в правление Керенского. Во главе же этого учреждения стоял сам Керенский, при чем мне совершенно неясно, каким именно способом совмещались в нем функции руководителя боевой организации, призванной добивать царизм военными средствами, и звание члена Временного Комитета Государственной Думи, продолжающего переговоры об «уступках» с царским правительством и доселе не вступающего на революционный путь...

Задачи военной комиссии в данный момент были именно «стратегические» и боевые, задачи технического завершения революции,-в отличие от последующих модификаций этого учреждения, которое в дальнейшем, под тем же названием, но уже под начальством сначала Гучкова, а затем других лиц, меняло свое назначение и свой состав, превращаясь в «классовую» и тоже довольно «боевую» организацию командного со-

става армии.

Мне сообщили, что вокзали заняти по распоряжению военной комиссии воннскими частями. О занятии других важнейших пунктов города говорили неопределенно,-говорили, что распоряжение сделано, отряды посланы и т. п... Судя по тому, как снаряжались некоторые зкспедиции у Таврического дворца, результаты их были сомнительны.

Но не лучшее впечатление производила и работа в «штабе» революции, которую я некоторое время наблюдал в вестибюле, у упомянутого стола. До сих пор явно не было ни малейшего стратегического плана, ни исполнителей его. На улице, солдатские отряды представляли собой случайные группы, перемешанные со случайной публикой. В штабе не было их командиров, а были также случайные военные и штатские люди, в распоряжении которых не было никаких определенных кадров вооруженных солдат, или хотя бы рабочих. Для

операций, также сдучайных, Керенский не назначал и присутствующах определенных додей, а выяваял добровольцев, желающих. Тем же, ято вызвался, не оставялось имчего делать, как размеживать и собирать себе добровольческий отряд, желающий отправиться в данную

экспелицию.

Я напомиях Керенскому об охрание. Оказалось, что она не вязга, к Керенский предложих мие вязть на себя се захмат и обеспечение целости се архивов. Он говория так, как будто для этого иместем отрад и нереколочные средства; но я вядел, что это не так. Во всяхом случае, как слубокомплателий всновех, в отказался от этого предприятия, таготем больше к поляти не, чем к стратетии и желла принять участие в рабочи депуталов, члени центров революция, в Совете Рабочих Депуталов, члени которото учас понемного стативались в Таврический

Дворец.

Словом, революционная армия,-и в прямом и в переносном значении этого слова, - была явно и совершенно распилена. Положение было критическое и грозное. Казалось, если будет так продолжаться еще несколько часов, силы царизма возьмут революцию голыми руками. Но, тем не менее, какая то группа, правильно понимавшая свои задачи и состоявшая ив лиц политически авторитетных и технически компетентных, уже действовала, как готовая организация. Независимо от результатов своих распоряжений, она «распоряжалась» авторитетно и энергично. И, как индивидуальное лицо. я не имел никаких оснований «соваться» в ее недра п в ее распоряжения. Задача состояла в том, чтобы как нибудь укрепить передаточный механизм, сообщить реальную силу организации. Но здесь всякое инливилуальное начинание было бессильно. Маховым колесом здесь мог явиться лишь Совет Рабочих Депутатов. Я ждал его открытия и, уже будучи в центре событий, продолжал находиться в состоянии бездействия...

Из торода допосвансь неопределенные служи о начавшейся анархии, погромах и пожарах. Дворей наполнался. Лица деятелей социалистического движения мелькали все чаще. Собирался всех социалистический и радикально-ингеллятентский Петербург. Сходилые, рабочие

депутаты.

По Екатерининской зале в одиночестве ходил П. Н. Милюков, центральная фигура буржуазной России, лидер единственного, в данный момент, официального органа власти в Петербурге, фактически глава первого

революционного правительства.

Он также находился в состоянии бевлействия. Вся его фигура говорила о том, что ему нечего делать, что он вообще не знает, что делать. К нему подходили разные люди, заговаривали, спрашивали, сообщали. Он подавал реплики, видимо, неохотно и неопределенно. Его

оставляли, и он снова ходил один.

Милюкова остановил профессор военно-медицинской академии Юревич, будущий (через несколько часов) «общественный градоначальник» Петербурга. Энергично, дельно и сжато он говорил ему о том, что уже было предусмотрено Временным Исполнительным Комитетом Совета Рабочих Депутатов-о положении солдат восставших частей. Таких солдат сейчас в городе десятки тысяч. Из них многие тысячи принадлежат к частям и казарнам, восставшим и вышедшим на улицу не целиком, не в полном составе; они, распыленные, конечно, не решатся вернуться в казармы, где могут ожидать ловушки: онн не имеют ни крова, ни хлеба; они естественно будут тяготеть к Таврическому Дворцу, как к центру движения; на Временном Комитете Думы или, если угодно, на иных организациях, на всех, кто может, лежит обязанность позаботиться об этих солдатах, обеспечить для этого хлебом Таврический Дворец и дать приют нуждающимся в нем на его обширной территории; в противном случае именно кадры бесприютных и голодных солдат могут явиться первоисточниками анархии и грабежей.

С другой стороны, Таврический Дворец, как центр революции, нуждается в надежной охране и сплочении вокруг себя солдатской массы; соответствующие отряды могут и должны быть образованы именно из таких солдат, тяготеющих в Государственной Думе, как к центру духовного силочения, физического прибежища и без-

опасности.

Вескость всех этих соображений, обращенных к Ми-

докову, очевидно, как к официальному лицу, была велика и бесспорна. Юревия требовы немедлениях соответствениях мер и предлагах себя в распоржения тех, кто станет во ілаве дела. Мялюко слуша внимательно и, казалось, сочувственно. Но его вид не оставлял сомнений в том, что он зделе беспомощен и начего предпринять не может, а, быть может,—это совсем не входит в его плавил. Юревия поспешия двинуть свое дело иными путами. Не знаво, было ли ему известно, что об этом уже поваботнаев Вреченный Сиполичетьсных Комитет Совета Рабочку Депутатов и что пад этим уже несколько часов работала созданная их продоложентенняя комиссия с Троманом во главе... Милюков продолжал гудять по Екатеовинуксой, заде.

Во дворец действительно прорывались солдаты все в большем и большем количестве. Они сбивались в кучи, растекались по залам, как овцы без пастыря, и заполняли

дворец. Пастырей не было.

Из города сообщали не только о погромной трелоге м о наблюдающихся кос-гре экспессах жаких-то темных заементов. Сообщали и о присосдивении к реаолоция мовых полком, о грандовымых манифестациях, об энтузназме, охватывающем широкие слом народа... Сообщали, что обняватем останавливают соддат, зомут их в слои квартиры, беседуют, расспращивают, «агитируют» и угощают на славу, чем Бог послад.

Раньше, чем откроется Совет Рабочих Депутатов, я все же непременно хотел ориентяроваться в настроения буржузаник кругов и выяскить путем непосредственных расспросов отношение их лидеров к вопросу о революционной власты.

Из Екатерининской зали, через многолюдный вестиболь, я направлясия в правое, еще пустыпное, трыло Таврического Дворца на поиски какото-пябудь завломого буржуазно-либерального депутата повяднее... Это и ра во е в ры ил, о кее его комнати и корридор, прореживающий его насквозь, быми в течение всего первого периода реакопоция—резиденцие Временного Комитета Государственной Думи, и вообще сфер и учреждения, грумпирующихся вокруг Временного Правительства. Члены Государственной Думы, формально сохранившие в течение этого периода свое звание (и свое жалованье), считали это правое крыло дворца своими владениями.

Впрочем, как я упомянул, там же помещалась в эти дни (комната 41) и военная комиссия,-т. е. военный штаб переворота. Наоборот, левое крыло с самого начала попало в ведение демократии в лице Совета Рабочих Лепутатов и его учреждений.--Булушие взаимоотношения и будущая борьба между демократией и буржуазией, между Советом Рабочих Депутатов и Временным Правительством (плюс Временный Комитет Государственной Лумы), в первое время имела свое территориальное воплощение в борьбе между левым и правым крылом Таврического Дворца.

Заглянув в начале корридора в кабинет Родзянки, я увидел там знакомую фигуру одного из лидеров партии «прогрессистов», достаточно мне знакомого-В. А. Ржевского. Если бы он хотел быть откровенным, то это был источник совершенно достаточный. С своей стороны, он не замедлил обнаружить желание проинтервью провать меня, человека из другого мира. Я вошел, и мы уселись в комфортабельных креслах, недалеко от входа. Огромная, слабо освещенная комната была почти пуста. Вдали за столом сидели и вядо переговаривались два-три умеренных депутата. А неподалеку от нас, вставляя репликя в наш разговор, верхом на стуле сидел в военной форме небезызвестный казачий депутат Караулов, член Временного Комитета Государственной Думы, решительный сторонник переворота, по своим тогдашним заявлениям, но циник и реакционер на деле, будущий скандалист справа на илиотском «Государственном совещании» в Москве и будущая жертва левого террора во время Донского восстания большевиков...

Ржевский находился в состоянии, характерном для

представителя нашего либерального общества.

 Мы все,—сообщил он первым долгом,—находимся в большой тревоге... Родзянко с некоторыми членами Временного Комитета уже несколько часов назад поехал к председателю совета министров, кн. Голицыну, для переговоров о положении дел. До сих пор Родзянко не вернулся и никаких вестей о нем нет. Мы опасаемся, что он арестован в ответ на задержание Щегловитова...

Я поспешил высказать свое глубокое убеждение, что

такая тревога ни на чем не основана.

Если думский комитет видит викод в переговорах спарсими чиновинелия даже после всего случнымегося, даже после ареста на территории Думи парского министра, то тем более очевидно, на мой вигияд, дожню бить для Голицина, Трепова и их токарищей, что вне переговоров с думским больтельства бить не может. Отклонить переговоры, нательства бить не может. Отклонить переговоры, нательства бить не может. Отклонить переговоры, нажов дарские министры сейчас ни в каком случае не решател. Тем более не посменот опы гокрито обявить войну думскому большинству, так окотно до сей минуты деконстрирующему свою лойклыюсть.

— Поверыте, — добавил я,—они отлично оценят положение и уценатся за якорь спаселия, в лице Родяяки. Они не поступат, как утопленияк, скваченияй за водоси водоказом, и не скватат своего спасителя за горло, чтобы потонуть вместе с нии. Ведь Думския Комител достаточно далек и от поддержки езапарици», и от со-

чувствия «социалистической республике»...

Не знаю, насколько проиня молх слов была яспа и убедительна для растерявшегося либерала (впоследствии, эсера), не знающего куда паправить свои мисли. Во всяком случае, эти мисли, высказанные в дальней-шем разговоре, обнаруживали поличо песпределен-

ность «наклонения» либеральных кругов.

Основные проблемы жее еще не были ре-мены. Отношение к событивы, по прежиему, обнаруживаль колебания от жажды радикального переворота в иси хологи и лучных представителей нашего изберализма до стремления к соглашения с парижном на деле, как к единственному выходу из положения. Волрос о евосиционной ласти явно не разрабативался, не вентилировался до сих пор в умах даже передовых представителей думской ясвой?».

Что жасается ареста Щегдовитова, то он, в частности, вопреки опасениям Ржевского и других, никак не мопослужить поводом для об'явления войны парекими вадстими думскому сваконопослушному большинству». Напротив, весь этот эпизон, и в малейшей степения не мог компрометировать Родянику в глявах старого правительства. Эшвод этот дозольно жарактерен, как для позиции думского бодышинства, представляемого Родяников, так и для отношений, существованиях в тот момент внутри думского Временного Комитета. Любопытно отражляется в нем и внутренным противорениям поляция Керенского—жак члена «хойникного» Комитета Думы и вместе с тем, как представлятеля демократии, уже стоя-

щего во главе революции.

Спету ареста Щелловитов я могу передать лишь со сло отселдда,—журивлиста, близного сотрудивая еНовой Жинив», который вносмедствий расскима име емшегловитов бим арестоваен на своей вакратаре канкостудентом, приласывним с собой для этой цели встрестудентом, приласывним с собой для этой цели встрестудентом, триласывним с собой для этой цели встрестудентом, триласывним с собой для этой цели бор, их
конвосы Щелловитов бим доставлен в Государственную
скую заму, куда инициативний студент иросил выйти
скую заму, куда инициативний студент иросил выйти
скую заму, куда инициативний студент иросил выйти
скрие заму, куда инициативный студент иросил зайти
сописты в толому, когда подошелщий Керенский декламировам фраму, повторенную им в эти дии де один раз.

— Г. Щесловитов,—сказая оп, — от имени парода

об'являю вас арестованным.

В это время сквозь толпу протискивалась могучам фигура Родзянки.

 Иван Григорьевич,—как радушный хозяин обратился он к Щегловитову,—пожалуйте ко мне в кабинет!..
 Замешательство разрешил студент, заявивший:

Нет, бывший министр Щегловитов, отправится под

арест, он арестован от имени народа.

Керенский и Родянию несколько минут красноречию, молча, смотрели друг на друга, и затех разопилсь в разные стороны. Щегловитов был отведен под стражей в знакомый ему министерский павильон Государственной Думы.

\* :

Беседа со Ржевским, прерываемая столь же нечленораздельными, сколь «революционными» замечаниями Караулова, совершенно не удовлетворила меня. Правда, опа была характерна для колебательного состояния в руководящих либеральных кругах. Но ведь наступал час, когла колебаниям так или иначе суждено было кончиться, когла вопрос должен был быть поставлен и разрешен...

Ржевский, как и все мои предыдущие собеседники, не хотел или не смел взять быка за рога и не обнаружил понимания того, в чем заключался гвоздь политической ситуации. Однако,-этот «прогрессист» был характерной, но не был центральной и ответственной фигурой тогдашней пензовой России.

Не удовлетворенный и не получив материала для практических выводов, способных осветить должную линию поведения демократии в ближайшие решающие часы, я собирался отправиться в левую половину дворца, гле уже толинлись густые группы рабочих представителей и на всех парах шла проверка их мандатов. Заседание должно было открыться с минуты на минуту.

Выхоля из кабинета Родзянки, я, повидимому, «шел вкомнату, попал в другую» и случайно натолкнулся в соседнем кабинете товарища председателя Государственной Думы А. И. Коновалова и И. Н. Ефремова, ведущих деловую беседу. Эти более центральные и более официальные фигуры левой буржуавии из той же партии «прогрессистов» также были знакомы мне совершенно достаточно для приватной беседы. Оба были, к тому же, членами Временного Комитета Государственной Думы (а впоследствии оба были, как известно, министрами).

Времени не было, и я прямо, даже без всякой мотивировки, именно как личным знакомым, поставил вопрос о том, каковы намерения и планы руководимых ими кругов и каково их отношение к образованию революционной власти. Однако, и здесь ничего не вышло. Мои собеседники попросту растерялись и попросту, не знали, что мне

ответить на прямо поставленный вопрос.

Может быть, не не знали, а просто не хотели ответить?.. Едва-ли. В эту минуту в комнату вошел Милюков, и мои собеседники явно увидели в нем для себя выход из затруднения. Обрадованные его появлением, лидеры партии «прогрессистов» указали мне на лидера другой партин-кадетов. а в один голос предложили мне поговорить с ним на интересующую меня тему. Это не

только паниво полчеркивало их беспомощность, по и также паниво деомострировало то, и чем, для меня, впрочем, и равыше инкогда нее было сомиений. Ми и во ко з бых года пеправамной фитуров, душой и молотом всех буркузаных политических кругов. Он опредени политику всего «прогрессивного бложа», где официально он стоях на леком фланте. Без и его все буркувание и душские круги в тот можен тредставляли бы собо в домленную массу, и без него не было бы инкакой буркуваной политики в первый первод режодоции.

Так оценивали его роль и окружающие, цезависимо от партий. Так и сам он оценивал свою роль. С иллюстрациями всего мы будем иметь дело впоследствии.

С Мялюковым,—не в пример Керепскому, Коповалову и др.—я, до того времени совершенно не биз наком. Есля би я сейчас попытался остановиться подробнее на этой фигуре, как это я сделал с Керепския, то это далеко вышло бы за предезы личных воспомиваний. Это было би попыткой дата политическую жарактеристику, что совершенно не входит в моп планы. Но я не могу не отметить здесь, что этого рокового человека я всегда считал стоящим головой выше своих соговарищей по спрогрессиваюму блоку», т.-е. головой выше всех столиов, всего цвета, слявок, храсы и горости пашей буржузяни.

Этот роковой человек вст роковую политику, не тодько для демократия и резольщим, по и для стравия, и для
собственной вдеи, в для собственной личности. Он, момась привиципу еденикой Россия», ужигрыкся, со всего
маку, трубо, топорно разбить лоб—и принципу и самому
себе. Он с вмеот своих абстрактных скем и екомбинаний умел опускаться до самых инвин самой примитивной политической пошности, вроде филологических
управлений с трябуны чиредпарламента» насчет пемецкого происхождения пресловутого «паказа Скобелену».
И тем не менее, для меня не было никаких сомнений:—
этот роковой человек один только был способет, перед
апцом коей Европы, волькотьть в себе нозую буржуваную
Россию, возникающую на разванинах распутниско-помешичего строя.

В частности, я нисколько не сомневался, что не в пример моям предыдущим собеседникам, Милюков отлично знает, «где раки зимуют», что проблема власти им ставилась и взвешивалась самми тщательным образом в эти дни,—по крайней мере, в эти часк; что Милюков по 2мет, чего я хочу, с первого намека. Другой вопрос, что он ответит и как решается им проблема.

Но что делать, когда паризм падает под напором народного движения и окончательно невыестно, паде-ты отг. Копечно, остественный виход—сохранять недгрантет до последней минуты, не сжитать кораблев, не нарушать недгранитета из в ту, из в другую сторову. Но это липь теоренческий прынции; на практиве же дело, что должим бить определение и реде ли медгранитета, на которыми недтралитет сам по себе жжет корабля в одну и, быть может, в обе сторомы. Здесь мужка одну и, быть может, в обе сторомы. Здесь мужка

особая зоркость, гибкость, подвижность.

Но это только патало: настоящая трагедля начинает ок далите. Что деать, когда народная реолодиця уже ромая партим с лийа вемяй—Принять власть из рук цармым это есетственню. Обуршиться вместе с царязмом на революцию, есят она понитается, одним духом, сместя мосте с царязмом и наста буржувани—это еще более еггоственно и совершенно необходимо. Здесь сомнения бить не можен. Но есят, с одной стородим, царязм безпаджен, а с другой не исключела возможность стать во главе этой резолюции; делям безпатрежен, а с другой не исключела возможность отвройтся перспективы есспользоватирые с пределать от пределать при намеры на рук революции и демократии, когда опа станет хозянном по-жожения?

Надо охватить все вытекающие отсюда перспективы; надо оценить сполна всю глубину, всю огромность риска; надо помять, что имению на этом пути, при правильном выполнении демократией своей произ в револющим, национал-либерализму грозят основные опасности. Именно здесь од, только что возлагавшияй все настоящего будущее, может оказаться без настоящего и должен будет поставить крест на пропретании «Телькой Россия» под этидого исистино-тодарственныхо политиков, им прочном базисе сотечественного земледелям, промицианенности и горгодия».

Не лучше ил уклониться от этой рискованной поильки, от этой заватноры? Не аучие да потаваться от волеки «конользований» и «познаваений» революции и немедленно, отнежеваннись от нес, обрушиться на нее со всей сылой, вместе с царимом,—донить ее и митьем, и каталыем, и рублем, и дублем, и поенной склой, и лишением се всяких питательных соков в критическую минуту, в момент несепиланных компульсий и спазмов расслабенного, полуразрушенного организма страни?. В этом то же р и с., що, быть может, и ель ин й. И не душе ли решаться скорее и скорее парушить свой видимий нетральниет.

Я не сомневался, что Милюкову (и возможно, что одному ему) все эти свав и спротивь, все эти скалы и чавные мели были яспы. Т. с. было ясно самое их существование. И от него же, больше чем от кого-гибо, зависаю практическое решение всех этих пробизятих вопросов.

Как же решает Милюков эти проблемы и, следовательно, как они будут решени на практике в ближайшие часи?. Повятно, что разговор с Милюковым мог. представлять для меня совершению исключительный интерес.

Однако, этот разговор никак не входял в мон навим. С милкововим я не мог разговаривать как изпила знакомий. Интеравопровать же его, как некий деятелья али представлеть демогратического лагеря, я не имен ин малейших оснований. Било неумостно и пеудобно обращаться с тогаь официальному инцу с просьбо удольстворать мой дичный теоретический интерес. На практическое же значение этого интервью, я, колечию, ин в какой мере не мог падеяться. Мое подожение—человеза, не голько не инсопрето и тепи какстибо пономочий, по чулствующего свою отораанность от демократических цептров, совершенно сиязнало ине руки. В этих демократических центрах, как я убедлика и разузная в последствия, не проясходилы и ничего такого, что делало бы вредной, неуместной, бесполезной мою потиту выяснить позиции «прогрессивного блока». Мало того: там была такам разопиленность и такое отсутствае сложившегося и мобилизуемого миения по этой евысокой помитике», что не исключалось даже некоторое практическое значение этой моей политки. Но э этом я убедника роз factum, я в тот комент это дела не меняло:—беседу с Милоковым я считах для себя неуместной и не хотех цити ей на встречу.

Но эту беседу, независимо от моей воли, уже начали Ефремов и Коновалов, и я волею судеб должен был ее продолжить. Я отрекомендовался подошедшему Милю-

KOBY. of weer.

 Ваш злейший враг, —в шутку прибавил я, назвав свою фамилию и желая с самого начала придать совер-

шенно приватный тон нашему разговору.

Очень правятно,—как то не в меру серьезно ответия Милоков... Оговорив и подчержира, что побудительной причиной для этого «интерваю» является мое лячное любоциятство, я сказал Милокову приблизительно слетующее.

- В настоящую минуту, через несколько комнат отсюда, собирается Совет Рабочих Депутатов. Успешное народное восстание означает, что в его руках окажется через несколько часов, если не государственная власть, то вся наличная реальная сила в государстве или, по крайней мере, в Петербурге. При капитуляции царизма именно Совет окажется хозяином положения. А вместе с тем, народные требования при таких условиях низбежно будут развернуты до своих крайних пределов. Форсировать движение сейчас ни для кого уже нет нужды, оно и без того слишком быстро катится в гору. Но сдержать его в определенных рамках стоило бы огромных усилий. Притом, попытка удержать народные требования в определенных пределах-это попытка довольно рискованная; она может дискредитировать руководящие группы демократии в глазах народных масс... Движение может перелиться через все организованные рамки и перейти в безудержный разгул стихии. Во всяком случае, надо тщательно установить те границы,

в которых было бы разумно пытаться направлять движение. А для этого необходимо знать, чего именно можно достигнуть этими рискованными попытками. Есть ди смысл в них и к чему он сводится? Можно ли ценою их приобрести содействие представляемых вами кругов в деле ликвидации царизма? И можно ли расчитывать, что при таких условиях эти круги образуют революционную власть, способную закрепить новый строй-при условии выполнения ею известных требований, вытекающих из элементарной программы демократии?..

— Какова позиция ваших кругов, прогрессивного блока, Временного Комитета Государственной Думы?спрашивал я.-Предполагаете ли вы теперь, когда мы находимся в атмосфере революции, взять в свои руки

государственную власть?

Быть может, я говорил больше, чем следовало бы говорить и «злейшему врагу»... Во всяком случае, из монх слов можно было понять, что в среде демократии, и даже в среде «левой» демократии\*), имеются элементы (хотя бы и не влиятельные), заинтересованные в образовании цензовой власти, считающие это необходимым для закрепления революции и даже готовые отстаивать ради этого тот или иной компромисс... Но тем любопытиее и тем характернее был ответ Милюкова, за редакцию которого я не ручаюсь, но точный смысл которого. - с полным ручательством, - был таков:

 Прежде всего, я принадлежу к партии, которая мет ничего на предпринять, на решить, представляя с мененим с дное едоне. А затем мы, как ответственная оппозиция, несонивано, строимлают к вывети и шля мы ответственная оппозиция, несонивано, строимлают к вывети и шля мы ответственная оппозиция, несонивано, строимлают к вывети и шля мы ответственная оппозиция, несонивано, строимлают к вывети и шля мы ответственная оппозиция и путь мы ответственная оппозиция на путь н

отразился весь наш либерализм, с его лисьим хвостом и волчыми зубами, с его трусостью, дряблостью и реакционностью... В решающий час, при свете высказанных мною элементарных соображений,-у монопольного пред-

<sup>\*)</sup> А Милюков хорошо знад меня за левого; потом он как-тоговорил мне, что он

ставителя прогрессивной буржуазии не нашлось иных слов, кроме лепета о «прогрессивном блоке», и иных решений, кроме решения в момент революции действовать так же, как они действовали до революции, бе з ре-

волюции. у сму

чих Депутатов.

Во всиейм случае, положение было аспо. Базироваться на том, что отряжувани в лище прогрессивного блока и думского коминета подхвани и поддержит революцию и присосединитеся и ней, хого бы времению и формалы по базироваться на этом было невозможно. Приходивось кодить не положения, что есям революцию продолжать, завершать и закреплять, то необходимо демократии быть готовой ватьт на себя одну все такжеть этом подкита, имея против себя об'единенные силы нарызы и всех имущих закасов.

Не надо сжигать корабия; падо меньше всего форсировать подобний исход событий и способствовать ем; а до оберегать все возможности иного исхода. Но не надо на д сяться на него и надо готовиться в нежедленному решительному бою со всек «прогрессивно-паристским баоком, к бою в неравных условиях, к бою, который, вероятно, бых би роковым для реголюция...

Милюков хотел продолжать развитие своих мыслей в том же духе. Но мне было достаточно. Я поблагодарил его за любезность и поспешил в заседание Совета Рабо-

\*\*

В правом коррядоре дворна уже было людию, шумию и окивленно. У дверн в компату 41, где заседала ковенвая конкссия», гудела большая толив сштатских», а сообенко военных. Солдаты, матросы и вооруженыме рабочие проводили по коррядору десятик, целме вереницы арестранных полицейских и дарских охранивнюм. В вестибове Ематерицической зале уже была теснота, которая умеличивалась по мере приближения к левому крылу, где собиралок Совет.

Наряду с праздними и случайними солдатами, встречались сосредогочениме, серьезные создатские лица официальных представителей и делегатов восставних частей: в полном вооружении, с буматами-мащатами в руках, они расспрашивали, как и где им «явиться для до-

клада» в Совет Рабочих Депутатов.

На каждом шагу мелькали знакомые лица деятелей всевозможных партий и учреждений. Все, с кем когдалибо и где-либо приходилось встречаться на почве какой-

либо общественности, все были тут.

Вот Громан и Франкорусский, пробегая мимо, бросают, что первым делом Совета должна быть постановка продовольственного вопроса и создание продовольственной комиссии; иначе, голодные районы и голодине солдаты устроят дикий бунт и движение будет задавлено. Вот встречается мой старый товарищ по ссылке, бывший «ликвидатор»меньшевик,-нине видный работник в экономических организациях-М. А. Броунштейи. Он сию минуту пришел издалека, он прошел огромную часть города и потрясен всем виденным.

— В городе начинается полная анархия, -- говорит он. -Солдаты грабят и громят. Черная сотия, охранники, городовые предводительствуют. Никакой власти, никакой организации, никакого удержа. Полиция, юнкера и вся сила старого строя мобилизуются. С чердаков и из окон стреляют, чтобы провоцировать толпу. Первым делом Совета должна быть организапия охраны города и пресечение анархии. Необходима немедленно рабочая милиция и энергичные распорядительные «комиссары» в районах. Этот вопрос надо поставить в первую очередь. Иначе движение будет задавлено.

Вот пробегает доктор Вечеслов, старый меньшевик, левый интернационалист во время войны, искусный врач, говорящий только о политике (по крайней мере, со мной) даже во время выстукивания, выслушивания п

впрыскивания дифтеритной сыворотки.

— На Петербург, -- задыхаясь, говорит ои, -- движутся полки с фронта или из провинции. Мы будем раздавлены. Организуется ли какой-нибудь отпор? Что делает военная комиссия? Надо сейчас же открывать заседание и поставить вопрос об обороне революции.

Доктор бежит дальше. Из Екатерининской залы я про-

тискиваюсь через толпу в помещение Совета.

В эти дни Совет расположился в комнатах бюджетной

комиссии Государственной Думы, ЖЖ 11, 12 и 13. В первой помещался секретариат-канцелярия, а сейчас стоял стол, за которым шла проверка мандатов и регистрации состава собрания. Во второй, огромной по размерам, комнате (№ 12), где заседала раньше бюджетная комиссия, почти во всю величину комнаты, «покоем», был расположен крытый сукном стол, перед которым стояли кресла: там происходили первые заседания Совета. Не знаю, чем была занята небольшая, разделенная пополам портьерой, третья комната-бывший кабинет председателя бюджетной комиссии; но со следующего утра, в течение первых дней, там за занавеской заседал Исполнительный Комитет Совета. Первую половину этой комнаты была попытка обратить в канцелярию или секретариат Исп. Комитета, но из этой попытки ничего не вышло.

За столом в первой комиате сидело иссколько человек, регистрированиих денулатов от миеми вышечромилирого Временного Исп. Комитета Совета Раб. Деп. Среди вих у зидел пекторых знакомих лид—Т. М. Эрикка, будущего делетата русской советской демократии за границу, Не помню хорошо, в качестве кого он зарегистрировам мена, выдавыя мис пропуск в заседание,—екажется в качестве представителя соопцалистической литературной прушных.

Но, так или изие, а опутаси во второй комиле, где большая часть вресез у стола была уже заилта делугатами, и, кроже того, множество изроду расположилось из досках, положенных на что попало, вдоль стей и в конце спокозь. Рабочке делегати ожизыенно разговаривали, соберались в группы, столяц и переходили с места и места у поста и в переходили с места и места у поста и в переходили с места и места у поста от прини, столяц и переходили с места и места и поста от прини, столяц и переходили с места и места у поста от прини, столяц и переходили с места и места у поста от прини столяция и переходили с места и места у поста от прини столяция и переходили с места и места у поста от прини с места и поста от прини с места и места и поста от прини с места и поста от прини с места и места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места от прини с места и поста от прини с места о

Соддать держанись разно, один, прощедине партиваную школу или просто более смедие и экертичные, бълее ориентируясь в положения, чувствовали себя центром внимания и старались оправдать это соотини рассквами о событиль в своих частях. Другие, повме в политияе люди, бородачи с винговками и делетированиме представители изменето командиото состава, с навиваками, молча и сосредогоченно сидели за столом, жадно вслушиваясь и куматоиваясь.

Вон Шляпников,—он пытается созвать и рассадить около себя своих большевиков. Гвоздев, с огромной шелковой розеткой в петлице, собирает правую вокруг своей «рабочей группы Центр. Военно-Промышленного Комитета». Другие—меньшевини—видиелись около недоумевающей фигуры Чхендзе, от которого в ответ на бесконечные вопросы, доносились обрывки фраз:

— Я не знаю, господа, я ничего не знаю...

Из с-р. был на лицо Зепзинов и несколько их тех, кою было правим ов мусть могет се ним-интеалителов и студентов (будущих правых с-ров). Но в центре с-ров рабо ч их была не эта группы. Работных всерами руководал и мобылновам их челове, от которого открещимателось, которого не признавало официальное зеретко и дело дос. которого не признавало официальное зеретко дело дос. которого и подкорение. Это был будущий лежем страны образовать поста правительного страна правител

Не в пример многим другим левым эсерам, которые с большой легкостью, вслед за господствующим большинством, сменили свое правое с-рство на левое, этот Александрович был всегда левым, даже весьма левым с-ром, находившимся в резко-оппозиционном, можно сказаті в революционном настроении по отношению к собственному партийному большинству. С этой фигурой, не интересной и не значительной политически, но любопытной психологически, мы еще встретимся много раз. Сейчас я не буду на нем останавливаться и только отмечу, что позицию тогдашнего эсеровского рабочего Петербурга представлял и м е н н о о н, Александрович, в отличие от интеллигентских с-ровских кружков, которые быстро монополизировали партийную марку при помощи культурных сил, нахлынувших в партию после революции из радикального лагеря.

Эти повие, «мартовские» соц.-революционеры и старие «бывшие люди», ваводиня партию с-р, опиражеь на отсталую содлагско-крестанскую массу, очень быстро придали эсерству вполне законченный мелко-буржуазный харахтер и сделали из этой партии достойний пьедества Керенскому и будущим «коалиции». На такую повящко не замедлили стать не только такие лидеры партии, как искони правый оборонец Зензинов, но и такие, как «циимервальдцы» Гоц и отчасти Чернов, вечно умывающий

каучуковые руки.

Оти об'єдиненние лидеры соц-реводиці, вкоре стави пирадставлять огронную разбужную партик, включанную в свой состав все мелкобураузание, межеумоннонителяниентские и просто таготеющие ко осякому больнинству слои—до либоралыми помещаков (тот же Ржевокий) и боевых генералов включителяно. Левое и, в частности, цимиеравладское (без ковичев) течение, представляемое петербургскими рабочина, вскоре было сверупенно поглощено этям гивания, исо безбрежным большинством. Тогда же при первых шатах Совета Рабочих Депутатов, когда его зесровствую фракцию составляли одни столичные рабочие, от имени «П. С.-Р.» в нем действовая неистовляй и непримиримый цимиеравладел.

Именно он, Александрович, а не сидевший тут же Зензинов, по инициативе с.-ровских рабочих, через несколько часов был избран в Исполнительный Комитет.

\* :

Зал заседения наноливлек. Бетал, распоряжался, рассандала денуатото Н. Д. Сомоло. Он авторитътно, но десандала денуатото Н. Д. Сомоло. Он авторитътно, но деверения и тому оснований, раз'ясняя првеутствующия, и и то вонее томоса не нисет. Мис, в частности, он раз'ясняя, что я и не о гомос—теперь я уже не помно важой. Но нанамого практического значения эта юрисдикция будущего сенатора, коненко, и не имеда.

Я стоякнулся с Тяконовым, и мы рядом с ини заявли места у стола, в поотвительном отдаления от его половы, где- размещались офящальные запиа—депутаты Членде в Скобелев, члены самочинного Ворменного Компета, Боздев, кооператор Каневинскай, один яз лидеров истербургских меньшевиков Гринсвич, в котором я умыла втеращител посетателя Горького.

Самого деятельного члена Вр. Исполн. Комитега, Б. О. Богданова, почему-то не было геперь на лицо, — он по явился, кажется, лиць через сугки. Там же по близости, за стодом возвышалась солидная фигура Стеклова, напоминающая скорее саженного среднерусского бородатого

землероба, чем одесского еврея.

Там же, у головы столя, с чем-то приставля ко всем и жаждому Круставе-Носари, облания председатель и руководитель Совета Рабочих Депутатов (вместе с Тропции) в 1095 г. Там же монотова Н. Д. Соколов, который ровно в 9 часов вечера и открых заседание Совета, предложив забрать превидиум... На минуту появляся перепския, и меня в предиставля двяжения, и опцидал оторванности от живого дела. Я был в самом горыпла езапивах событий, в заборатории революции.

\* .

К моменту открытия заседания депутатов было около 250 человек. Но в зал непрерывно вливались все новые группы людей,—Бог весть с какими мандатами, полномочими и целями...

Какой должен был быть порядок дня этого полномочного собрания представителей демократии в решающий час революции? Было ясно, что выдвинуть на первую очередь политическую проблему, форсировать задачу образования революционной власти ни в каком случае нельзя. При общей неопределенности положения, при вышеописанных настроениях в правом крыле Таврического Дворца, поставить эту проблему в порядок дня можно было лишь с одной целью, - чтобы немедленно решить ее в смысле об'явления Совета Рабочих Депутатов высшей государственной властью. Поставить в порядок дня вопрос о власти, при таких условиях, естественно было предоставить другим — сторонникам немедленной диктатуры Совета. Таковыми могли быть большевик и, возглавляемые Шляпниковым, и с-ры, руководимые Александровичем.

Но, как бы то ня было, и те и другие были с лабы, не подготольении, не индипативны в не способим оридпироваться в положения. На те из другие не екадинуаце этого попроса. Между тем обстоительства выдвигаце совершенно пеотложные дела в области техники самого процесса революция.

Мои случайные собеседники о порядке дня были, конечно, правы—каждый по своему и все вместе: движение будет раздавлено без экстренных экономических мероприятий, т. е. без организации и родо вольствия с столици, без немедленных мер по о хране горо да и пресечению анархии и без мобилизации сим местного гаринзова в рабочего населения для отпор за оз м ожны м на па д е иня м на И е тер бург, т. е. для стратегаческой обороны резолюции... Какооа би ни была в конечном счете власть,—всей этой ется и и и была в лю ци и не мог выполнить никто, кроме Совета Рабочих Депутатов; и все эти задачи были необходими, все они были неогложны для окончательной нобеди над цариямом...

Что жасается «стратегических» меропрявлятий, оборошительных и настригательных, то, как взвесилю, выя заниманась «военная комиссия», ядро и большинство которойа оставльния в эти часи «советские» заементы. Вообще выносить «стратегию» в общее собрание Совета быхо исмено. Но необходимо быхо сделать другое—взять под готроль Совета действие этой военной комиссии; утвердившейся—теологоплально—в правом крыде двора.

Всем этих определялся необходимый и вполите рациональный порядок дня первого заседания. По всем перечистелным вопросам издо было принять решение и загем поручить выполнять их особе пэбранимому исполнительному органу Совета... Но издо сказать, что самый вопрос о создания Исполнительного Комитега был поставаец

лишь в конце заседания.

В превидаум Совета стественно были названы и, пемедленно, без возраженяй, приняти думские депутати Ускедае, Керенский и Скобелев. Кроме председателя и двух его гозварищей были вибраны четыре их севретаря гозодев, Соколов, Гриневани и рабочий Навков, девый меньшевик. Если не ошибаюсь, Керенский прокрича нескомыхо инчего незичатицих фраз, долженствующих вображать гими народной резолюция, и моментально исчесв правое крымо, чтобы больше не позвължных в Совете.

Не помию и не эпаю, куда девадся на эго время будущий постоянный председатель Совета—Чкендае. Председательствовать бстакся Схобедев, который, среди суматохи и всеобиего зообуждения, совершенно не влядея ни канимлибо общим планом действий, ни собравием, протекавщим шумпо и довольно беспорядочно. Но это ин в каком мере не поменало Совету в первом же заседания сделать свое основное и необходимое революции дело-создать сплоченный идейный и организационный центр всей петербургской демократии, с огромным, непререкаемым авторитетом и способностью к быстрым решительным действиям.

Как волится, немедленно по избрании президнума с разных концов раздались требования слова «к порядку». Председатель, желая покончить с формальностями, ставит на утверждение уже действовавшую мандатную комиссию, с Гвоздевым во главе. С какими-то предложениями «к порядку» и «к организации» Совета, номинутно ссылаясь на опыт 1905 года, выступил Хрусталев-Носарь. Он явно предлагал себя в руководители советской организации и политики и не только произвел на всех крайне неприятное впечатление, но и заставил думать о том, как отделаться от его услуг-нока через несколько дней он не исчез из Петербурга «играть» роль в других центрах.

Слова просид кто-то из продовольственников; но ничето не было удивительного в том, что деловой порядок дня был тут же сбит требованиями солдат предоставить им слово для докладов. Требование было поддержано с энтузназмом. И сцена этих докладов была достойна

энтувназма.

Встав на табуретку, с винтовкой в руках, волнуясь и запинаясь, напрягая все силы, чтобы связно сказать несколько порученных фраз, с мыслями, направленными на самый процесс своего рассказа, в непривычной, полуфантастической обстановке, не имая, а быть может, не сознавая всего значения сообщаемых фактов, простым корявым языком, бесконечно усиливая впечатление отсутствием всяких полчеркиваний,-один за другим рассказывали солдатские делегаты о том, что происходило в их частях. Рассказы были примитивны и почти дословно повторяли один другой. Зал слушал, как дети слушают чудесную, дух захватывающую и наизусть известную сказку, затаив дыхание, с вытянутыми шеями и невидящими глазами.

— Мы от Волынского... Павловского... Литовского... Кексгольмского... Саперного... Егерского... Финдяндского... Гренадерского...

Имя каждого из славных полков, положивших начало революции, встречалось бурей оваций. Но не меньше волнения вызывало и название новых частей, вновь вливающихся в народно-революционную армию и несу-

ших ей побелу.

— Мы собрались... Нам велели сказать... Офицеры скрылись... Чтобы в Совет Рабочих Денутатов... велели сказать, что не хотим больше служить против народа, присоединяемся к братьям-рабочни, заодно, чтобы защищать народное дело... Положим за это жизнь. Общее наше собрание велело приветствовать... Да здравствует революция! - уже совсем упавшим голосом добавлял делегат под гром, гул и тренет собрания.

Страшные винтовки, ненавистные шинели, странные слова!.. Теоретически это уже известно, известно с утра. Но на практике не поняты, не сознаны, не переварены со-

бытия, где все «поставлено на голову»...

Было тут же предложено и принято при бурных апплодисментах, -- слить во-едино революционную армию и пролетариат столицы, создать единую организацию, называться отныне Советом Рабочих и Солдатских Депутатов... Но многих и многих полков еще не было с нами. Были ли там колебание или сознательный нейтралитет, или готовность к бою против «внутреннего Bpara»?

Положение еще было критическим. Была возможность кровавой схватки организованных полков с командным составом. Еще могли голыми руками взять революцию.

«Продовольственник» Франкорусский получает, наконец, слово и, обрисовав вкратце положение продовольственного дела в Петербурге и все возможные последствия голода среди масс, предлагает избрать продовольственную комиссию, обязав ее немедленно приступить к работам и снабдив ее соответственными полномочиями. Никаких прений, конечно, не вовникает. Комиссия немедленно избирается из социалистических работников продовольственного дела с В. Г. Громаном во главе. Только и ждав этого момента, все избранные немедленно удаляются для работы.

Во время этой процедуры ко мне подходит М. А.

Броушитейн, бинший, кажетка, в числе избранных продоводствеников, и настанявет, чтоби и и немедленно выслою для предложения об охране города. Я не выдел инвакого преимущества в моен выступления в егонии с его собствениям и предложда выступлеть дляшь в его залидту. М. А. Броумитейн получает свою и очень удельпри полиом нималии и сочумствии собрания, описывает положение реда со всеих возможимым его последствием.

Он предлагает немедленно дать директивы в районы через присутствующих делегатов-о назначении каждым заводом милиции (по 100 человек на тысячу), об образовании районных комитетов и о назначении в районы полномочных «комиссаров» для руководства водворением порядка и борьбой с анархней и погромами \*). Предложение не встретило возражений, его рациональность была очевидна; но оно вызвало некоторые теоретические недоразумения и практические поправки. В частности, намечаемой организации приписывались функции наступательных действий против оставшихся сил паризма. Я выступил в защиту предложений Броунштейна, информировав собрание о деятельности «Военной Комиссии» и предостерегая от смешения функций и полномочий. Прелложение, в общем, было принято, но еще не было органа, который взял бы на себя конкретное выполнение работы; не было ни границ районов (будущие советские и муниципальные районы или полицейские участки?), ни сборных пунктов, ни кандидатур «комиссаров»...

В связи с зопросом об охране города, естественно, возникло преддожение о в оз звания и и и а сел си и ко от имени Совета. Вообще информация столици, а по возможности и провинции, и заментвриме директивы населению были насущаейшей (коги и сравиительно простой, астко выполнямой, не гребующей специальных забот осфания) задачей винуты. Кем-то из можи соссера было предложено избрать синтературную комиссию» и поручить ей немедленно составить возвание, представии его затем на утверждение Совета... Однако, эта сорганическая работа», запамива уже около часа, вволь была прервади.

 <sup>«)</sup> Между прочик, М. А. Броунштейн у нас первый пвел в употребление это слово "комиссар», которым без нужды так элоунотребляди впоследствии.

Сквозь неплотиме заграждения у дверей в эту мянуту бурио прорвался молодой солдат в выбежат на середвну замы. Ол не просих слова и не дожидался разрешения выступить с речью. Подляв над головой винтовку и потрясая ем, захлебывалсь и задыхаясь, он громко выкрикивал слова радостной вести:

 Товарища и браты, я принес вам братский привет от песк инжинку чинов в полном составе лейб-гвардии Семеноського полка. Мы все до сдиного постановили присоединиться к народу против произмятого самодержавия, и мы клидемом все служить пародному делу до последней.

капли крови!..

Явно прошедший школу партийной пропаганды — в пафосе, граничащем с исступлением, юный делегат восставших семеновцев, в банальных фразах, в трафаретных терминах, действительно изливал свою душу, переполненную грандиозными впечатлениями дня и сознанием достигнутой вожделенной победы... В собрание, оторванное от деловой насущной работы, вновь хлынула струя энтузназма и романтики. Никто не помещал семеновцу довести до конца затянувшуюся речь, сопровождаемую гулом рукоплесканий... Притом всем было ясно значение принесенной вести: Семеновский поле был одной ив самых надежных твердынь царизма. В зале не было человека, который не знал бы «славных» традиций «молодцовсеменовцев» и, в частности, не помнил бы московских подвигов в 1905 г... Всего этого не было больше... Смрадный туман рассеялся в один миг при свете нового ослепительного солица.

Оказалось, что в зале вмеются делегаты от новых вссставник частей. Они не решанась погребовать скова и выступная теперь, когда семеновец открых им дорогу. Вновь перед собраняем прошки рассказы целого ряда воинских частей,—накого-то из казальих пояков, кажется, броневого двяняюна, эмектро-технического батальока, пумечетного пояка—только что страшних разгов народа и отними крепко спалных друзей реколюции. Револю-

дия росла и крепла с каждой минутой.

Продолжались выборы в литературную комиссию.

Навивают кандидатов. Избрани: Соколов, Пешеколов, стеклов, Гриневич и в. Возракающим нет; борьби фракций и партийних кандидатов не замечается совершенномежду тем, инканих директив компссии не деятои всем ясно (вли могло быть ясно), что воззвание будет выпущено в том виде, в жаком оно будет представием компссией. Так был совершен первый акт Совета, способный лиеть политическое замечение.

\* . :

Ми немедленно выходим из собрания и ницем места, где бы пригорописа, чтобы составить коозвания. Кроке Грипевича, все члени комиссии друг друга довольно корошо зваля, и было кото при нашем большом политическом диапазоне, справа налево, ми можем существенно разобитель и проработать довольно долго.

Один за другам ми пробирались терез густую голиу чавщих поласть з заседание и уже проинкцив к момату № 11. Еще геспес сгрудилась толпа у дверей этой компати в Балатерининской зале. Десятки тысяч видей всех возрасков и состояний пришли встретать революцию к самому сердиу се... В залах было уже столько народу, сколько мещал, двореп, Голорым, что па улице стоит сще больше и караули «Военной Комиссии» едва сдерживают голи;

Ми не находили, куда деваться для пашей работи, и черея переподпенный всегибомы добрались до правого крила, падеясе пристроиться в одном из наблиетов Государственной Думы. Мимо пас, попреженему, проходили верепицы задержанных полицейских и других «политических» созершенно пового и невиданилого сорта. Изтания составаться созершенно пового и невиданилого сорта. Изтания состава состава править и навильно, превединий в собщую камеру» высших парских саповинком. Месткогу, заполния его да-три думских аппартамента, помещали на хорах большого «Белого» зала, где они и находились в течение следующих длега.

В Екатерининской заде и в вестиболе солдаты с ружьким в руках стояли группами и—кем то для порядка расставленными, но легко разрываемими цепями. Другие сядели на полу, поставив ружья в козал и ужинали ялебом, следкой и часм. Треты, наконец, уже спали, растянувшись на полу, как спят на вокзалах третьекласс-

ные и теплушечные пассажиры...

Картина Таврического дворца—довольно обычная за время революцян. Мы нотом вспомним ее и 4—6 нюля, и 22 июля, в ночь «коалиционного» васедания в Зимием дворце, и 5 января 1918 г., в ночь тихой смерти Учреди-

тельного Собрания.

Подходя к правому корридору, мы увидели, что с удищи в вестиболь и в ближайшие компаты направлялись, крича и расстанивая топиту, устание создаты, перепосы какие-то зижести, съладивая часть поклажи тут же у яхода. Это были в огроменом количестве ищими со спарядами, с виптовками, с реводъерами, а также лепти для пудеметов. Самие пужеметы, охраняемие часовими, также виднениес там и с.жи.

В двух шагах от выходной двери была плавлена куча менков с мукой. Около нях также стомло двое нослушных часовых, таких же, ваких ставыло парское началаство, не обпаруживавших никакого признака понимания гого, что происходит вокрут. К оху именно и почему виленно они новинуются?—медыкнумо в годове...

 Вон она, появилась, крупчатка-то!—весело крикнул около меня солдат, основательно двинувший меня ящи-

KOM.

Ноги скользили по нолу, где грязь смешнвалась со снегом. Был беспорядов. В дверь с улици немилосердно дуло. Пахло солдатскими саногами и шинелами,—знако-мый запах собыска», который оставляли городовые в

квартирах царских сверноподданных». Ми не замедния растераться. Кого-то оттиснула голы. Остальные, пробираясь дальне, не нашли себе места для работы—вылоть до того самого набинета говарища председатель Государственной Думы, где я гри часа назад разгомаривая с Коповаловым и Милюковым.

чад разговаривал с коноваловам и инплиятельной Что произошло за это время в правом крыле?

. .

Этот кабинет был пуст или почти пуст. Ми расподостват телефов и вотором стоя телефов и били пискменные принадлежности. Пока не все били в сборе, я хотех сбетать папротив, в помещение «Военпов Комиссии», учлать о положения дел. Перед дверко в комнату № 41 и в самой комнате быдо негде упасть яблоку. Было много военных во «прапорщаков», предлагавших сеои услуги комносии. Другие пришли с предложениями и за указаниями по разным местным делам.

Но ничего добяться было явлю невозможно. Большить стю же тольнось без поределенного дела и только мешало зелкой работе. Комяссия уже перебралась (убегая от носторонных) в следующую комиялу, куда я не пробракся. Говоряди, что комяссия пополнилась авторитеными стратегами, что работа ядет на всех параж, и что 
там Керенский, вдохномалющий эту работу. Но говоряди 
д другое, скептически посменвались, безиадежно мяжати 
д другое, скептически посменвались, безиадежно мяжати

рукой.

Мие было интереснее собрать последияе об'ективные собреми из грома. Они именясь, и не малозкины. Интропавлояская крепосты лада—это первое. Падение этой вековой цитадели царей, было, как известию, ем р и им мазосканием революции крепость сдалась революции без выстрела, вместе с командним составом. Но в тот может это известие было преждевременно. Падение крепосты произоодиления к револьствать произоодиления к револьства дина думского Бременного Комител, после его перегово-

ров с комендантом крепости.

Затем,—вторая нолость: царское правительство заперлось в Адмаралействе; его охранают с артишерней верние ему часты; реаолоционные зойска, также с артишерией, по приязанию с безенной Комиска, «штурмуюта Адмиралейство.—Этот «штурм», так известно, также но оправдатся: на десе, чевершее зойска на селующий день разбежанием, и царские министры нечадолго скрымен в других убежищах... Но, зо всякок схучае, это сообщение, стадетельствозванее о изличности активных царских зойск. (был с орвольно тревожицы»

Оно, правда, поглощалось третьим сообщением: Кронштадт целиком присоединился к революции... Сомневаться в этом сообщении ни у

кого не было оснований. Репутация Кронштадта была слишком определенной и вполне заслуженной.

Но это важное и радостное известие меркко перед новым, четвертым по счету. Войска, посланные против революционной столицы, движутся на Петербург; уже прибыл 177-й пехотный полк, стоящий на стороне правительства; он уже занял Николаевский вокзал, и сейчас между его частью и отрядом революционных войск идет сражение на Знаменской площади...

Потом мы убедились, что все попытки направить войска на усмирение Петербурга были бесплодны. Поход Иуды Иванова и других генералов кончился позорным провалом. Все «верные» части сохраняли свою верность и слушались начальников только до вокзалов, а затем немедленно переходили на сторону революции, и

начальники слушались их.

Десятки раз напоминал я потом об этом окружающим в дни корниловщины, не веря ни секунды, что Корнилов может дойти до Петербурга и «усмирить» его. Но в те критические минуты все это представлялось совсем в другом свете... Последнее сообщение о перестрелке на Знаменской площади, при очевидной дезорганизации революционных сил, при явной технической беспомощности ее против «кадровых войск»—было в высшей степени «грозным». Всякому было очевидно огромное расстояние от полковой резолюции о присоединении к народу до готовности вступить в кровавый бой за свободу, до способности победить в бою с регулярными, быть может, фронтовыми войсками...

— Погибнем мы, погибнем!--восклицал, хватая себя за голову, слушавший обо всем этом. Гриневич, на которого я наткнулся в корридоре. Я повлек его в кабинет товарища председателя Думы-составлять возввание Со-

вета Рабочих Депутатов.

Все эти сообщения о техущих событиях касались техники, стратегии революции. Что произошло за это время в сфере «высокой политики»?

Вернувшись в кабинет товарища председателя Думы, я мог только узнать, что Родзянко уже довольно давно и вполне благополучно вернулся из своей экскурсии, предпринятой в целях «последних предупреждений», в целях последних попыток составить «единый фронт» царизма и буржуазии против народной революции. Но Родзянко, во всяком случае, опоздал.

Во-первых, народная революция не хотела ждать, пока

мобяльнуются враждебние силы, и настолько далеко ушла вперед, тот даже спепим стала очендия бесплодность кабинетно-кружковых колягр-еволюционных скомбинацийз. Во-вторых, носледний парский скабинет министров» не мог быть к услугам Родзянки: он отсикавался в Адмиралтействе и думал не о «комбинациях», а важе в Адмиралтействе и думал не о «комбинациях», а сесем выущих классов. Но во всяком случае за эти часы скам мущих классов. Но во всяком случае за эти часы стало дено, что тактика одоления революции «сдиним форнтом» с спалми пармям уже стала, пожалуй, более рыскованной, чём тактика одоления демогратии п ут с и от митки, и использовать и обудать революции сприсоединившись к ней и «став во главе серь.

Бесплодная экскурсия Роданики в савзи с тем, что происходило в даух шагам со-тео набичета, в Совете Рабочих Депутагов, сдвинула, наконец, каменную Магометочих депутагов, сдвинула, наконец, каменную Магометочик прут и поставила реборы копрос о перемене тактики. Наступия роковой момент, когда лисий жвост должен был окончательно сменять волчы зубы на авалисцене буражуваной политики,—сменить надоло, на весь бли-

жайший период революции...

Кто-то из радикальных депутатов, ворваншись в кабинет, где мы сиделы, с тавиственным выдом и порящими глазами, сообщил «политическум» новость: Родзинко после совещания с дучским комитетом, заперся в своем кабинете (соседнем с вами) и просил дать ему несколько минут на размышление... Никаких комментариев радикальный депутат сделать не мог: от силышая звоим...

Нам было некогда. Наше воззвание не ждало, и мы усердно работали... В кабинет входили, громко разговаривали, на нас косились, нам мешали. Мы забрались в чужие владения, но деваться было некуда. Приходилось мириться с положением вепрошенных гостей и с косими.

взглялами.

Работа шла допольно туго. Сидя за письменням сто, зом, вокруг которого расположенаме наша «комиссия» са записывал отдельные фразы под соцместную диктовку говарищей. Ми решяли избът из восования ясикую подитику и посмятить его лишь заементариюму выяслению осбытий, попещеннию о создании центра революциомной бытий, попещенного создании центра революциомной демократии, в виде Совета Рабочих Депутатов, и призыву к организации и поддержанию порядка. Лишь в конце было упомянуто об Учредительном Собрании, как воплощении демократического строя, который об'являлся целью революции \*).

Мы работали минут 15. Было около полуночи. На

столе зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Это Государственная Дума?.. Нельзя ли попросить кого-нибудь из членов Временного Комитета? Нельзя-ли П. Н. Милюкова?..

Какой то несомненный «интеллигент» говорил настойчивым и приподнятым тоном. Но где же взять Милюкова или думских лидеров, когда нам дорога минута?.. Я указал на мое затруднение и просил назвать нумер своего телефона.

— Так передайте, пожалуйста, что звонят из Преображенского полка. Полк в полном составе присоединяется к народу, находится в распоряжении Государственной Думы и ждет приказаний от Временного Комитета...

В эту минуту из кабинета Родзянки в комнату вошел Милюков. Увидев нашу группу, он прямо направился к нашему столу. У него был торжественный вид и сдерживаемая улыбка на губах.

— Состоялось решение, — сказал он, — мы берем

Я не спрашивал, кто это-смы». Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение, новую благоприятную кон'юнктуру революции и новые задачи демократии, встающие на очередь с этой минуты. Я почувствовал, как корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки, и между мелями и рифами взял определенный курс на далекую, невидимую в тумане, но хорошо известную точку. Теперь снасти в порядке, машина заработала, надо только умело провести корабль.

Закрепление переворота я считал теперь обеспечен-

Это поззвание, которое перепечатывать влесь не стоит, было опубликовано в № 1 "Ивпестий ПБ. Совета".

ним. Непрерывная работа всего государственного межнима полыни ходом при таких условиях была гарантирована: переворот не будет задамен гододом и разрухов. Легкая и безболеченная извиндация старото гона всем пеоб'ятном пространстве страны была песоменна. Попытка сорявть переворот со стороны плутократифронговых генералов и всех наличных сия царивма были заведомо обречены на неудачу.

Но перед демократией теперь возникаля повы выдоза, повы поргамых действий, повы випия поведенит;
не допустить, чтобы совершений в переворот лег в основу буржувалой перементы и
ры, и обеспечить, чтобы от стан исходной том обеспечить, чтобы от стан исходной том обеспечить, чтобы от стан исходной том обеспечить зывсть, необходиму в и интересах преворота. Тепе ерь необходими такие формы обисственности после переворота, такие условия работы револьпроянного правительства, такие нужим не для протократия, использующей революционный народ, а для
самого революционного прода.

В моих руках все еще была телефонная трубка. Я передал ее Милюкову. Выслушав офицера Преображенского полка, лидер будущего нарождающегося правительства тут же ответил, быстро вкодя в новую роль:

 Хорошо, сейчас от имени Временного Комитета Гос. Думы в вам приедет полковник Энгельгардт, кото-

рый примет командование полком.

Эгот полковини Энгельгардт, — думский депутат, кажется, октябряют, — получил на самом деле инос навиачение: он стал во тдаве «Носениой комиссии», на которую генерь, в повых обстоятельствах, поснешил официально паложить свою руку Временный Комитет Гос. Думи.

Думской буржувани было необходимо: во-первых, продемомстрировать, вселить в созвышие цворах, что смаким революции дывжет Государственная Дума, что она отвоевымает новый сторй у царизма; а во-вторых—справойв половине Таврического дворта было пеобходофактическое подчинение ей всего военного анпарата, ваятого в целом.

Здесь завязывался узел всей политики первого революционного правительства и намечалась его линия пове-108 дения по отношению к демократии, воплощенной в Совете Рабочих Денугатов.

\* \*

Нам было некогда. Кабинет, в котором ми работали, настолько оживился, что ми выпуждены были искать себе нового пристанища. Мы двирулясь дальще, по правому корридору, и окончили наше воззвание в какой-гоканцелярии, наполнению пишущими машинами.

Поставив, наконец, точку, большинство пашей конкссии верпулось в заседание Совета, в то время как ми с Грипевичем вяжнись консичательно проредактировать и переписать воззвание на машнине. Вскоре сбекая в васедание и я, не окончив диктовки и оставив Грипсевича за машникой, в пустой, освещенной одной лампой, кап-

целярии. Из ее овна был виден сквер перед Таврическим дворщом: толна была уже совсем не миотолюдиа. Сквер имса вид скорее матеря. Около костров стояли группы солдат, имхутели военные автомобили, на которых виднелись

красные флажки, стояли пушки и пулеметы.

Был из грозен, был ли опасен этот латерь, хотя бы да одной дисциплинированной роги? Вык ай оп склыко инбудь надельной защитой революция, душа и тело которой было сосредоточено в Таврическом дворце? Об'єтенно говоря, — едав ли. Суб'єстивно — я убежден то и ет. Проверить это теперь невозможно, а доказывать это гогда не принялось. Благодарение судьбе! дарнах был беспохощен: для него не нашлось дясциплананрованной роти...

. . .

В это же время составлял свои воззвания Временицій Комитет Государственной Дучи. В одном из нях он призвива к воздержанию от экспессов и поддержанию порядва и спокойствия. В другом он об'являл о своем решении образовать правительство в соответствии с желаниячи народа и просы поддержим у нассления...

ки вырода и проста подкорента и в заках, Работа в заседат Тонца пенного поредста и в заках, Работа в заседации Совета была в подпом разгара, по в застадуже некоторые привывать разложения. Некоторые депутаты, стоять,—переголаривались, проявляли метерпение. Толиз мисторомнику же и и державаль у степ, а вадинумась на

собрание вплотную, смешиваясь с депутатами... Было около двух часов ночи. Все измотались, уже плохо понимали и плохо держались на ногах от физической и духов-

ной усталости за этот беспримерный день.

Я до сих пор в точности не знаю, чем занимался Совет во время отсутствия нашей «литературной комиссии». Никаких протоколов не осталось и не велось. Мне случайно рассказывали после, что долгие споры возбудил вопрос о том, входить ли членам Совета и его президиума

во Временный Комитет Государственной Думы.

Для Керенского этот вопрос не возбуждал сомнений, но Чхендзе поставил его еще днем перед Временным Исполнительным Комитетом и сильно упирался, не желая укращать своим присутствием, освящать авторитетом сопиал-лемократии орган «прогрессивного блока». До сих пор он состоял в Думском Комитете, во-первых, по категорическому, кажется ультимативному, настоянию его большинства, а во-вторых,-по требованию большинства членов Временно-Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов (в лице К. А. Гвоздева, Б. О. Богданова и др.). Но он вошел в Думский Комитет под условием аппеляции к Совету в первом же его заседании («до вечера»).

Тогла Думский Комитет, как мы знаем, имел или, вернее, официально приписывал себе лишь технические функции, - «для сношений с организациями и учреждениями». Теперь он взял на себя функции государственной власти. Я не знаю, было ли это принято во внимание в заседании Совета при обсуждении вопроса о вхождении в Думский Комитет Чхеидзе и Керенского. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не знаю лаже, было ли доложено Совету о состоявшемся решении думского большинства принять власть. Но мне рассказывали, что вопрос о вхождении Чхеидве возбудил продолжительные прения и был, наконец, решен в положитель-

ном смысле.

Понятно, насколько характерны были эти прения для тогдашних группировок и течений в Совете; и я очень жалею, что не слышал их: но налеюсь, они найдут своего историка.

Несмотря на усталость, было необходимо решить ряд важных лел. Было прочитано наше воззвание, довольно слабое, и было утверждено без прений и поправок. Затем был поставлен вопрос о печатном органе Совета. Было постановлено издавать ежедневные «Известия», и завтра же утром (т. е. через несколько часов) выпустить первый нумер. Избранной Советом «литературной комиссии» было поручено редактировать «Известия» или

образовать редакцию.

В связи со всем этим возник вопрос о печати вообще. Краткие летучие прения, возникшие по этому поводу, были также очень характерны. Я помню выступления (небольшие реплики) двух сторон-Стеклова и Соколова. Первый отстанвал запрещение прессы на ближайшие дни, указывая на опасность печатной черносотенной агитации для переворота. Соколов аппелировал к принципу свободы, отмечая, что немедленное восстановление нормальных условий жизни лишь укрепит революцию.

Я был всецело на стороне последнего мнения, и на всем протяжении революции, во все самые критические моменты, отстаивал полную и неограниченную свободу печати, отвечающей лишь перед судом: я исходил при этом столько же из принципа, сколько из практической целесообразности такого порядка; но я не только обычно оставался в меньшинстве, а в своей крайней позициичасто в единственном числе. В данном же случае я нимало не сомневался, что ни один орган уже не осмелится выступить против революции, в защиту старого порядка.

В ночь 27-28 февраля по этому поводу было принято компромиссное решение:--разрешить выход газет в зависимости от их «индивидуальности». Какие бы сомнения у кого ни возникли по поводу этого решения, но характерно вот что: ни у кого не возникло сомнений, что этот вопрос должен решить Совет Рабочих Депутатов, который один только и может осуществить это решение; ни у кого не возникло сомнений в том, что этот акт защиты революции нет нужды, нет оснований предоставлять на усмотрение нового правительства из правого крыла, нет нужды испрацивать его санкции и даже доводить до его све-

Реальную силу здесь имел только Совет, располагавший, в частности, всей армией типографских расочит. В исходе революции Совет был также заинтересован, пезависимо от познани буржувани, в этом вопросе; и оп не задумался решить его по собственному усмотренню. Это также крайне характерно для намечаниегося места в революция справогох и електого» краиме Таврического дворца, для саплавитися взанимостношений между Советом и первым резоложденными полятительством.

\* . \*

Далее, било необходнио приступить к выборам Исполинетацию Комитета, чтобы не прерывать рассидал, я не буду сейчас останавливаться на заражеристика этого учреждения и его личного состава,—учреждения бесспорно заложившего основы всей резолюции и всецело определаниего еспомитику на всес ее период са самото падения перого революциотного правительства. Я это сделаю после. Сейчас упомиту только о самот рапедуре выборов, также представляющей небезинтересный штрих жаз будущих исследователей революции.

Картина этих зыборов была совершенно необлича для всех последующих мейораний Испольительных Комитегов. Первий испольнительный орган Совета не был составлен на основанни ценопорционального представлисть ставь дракция,—ибо не было самих оформленных фракций, и не быля достаточно ввестны изатформы фракций, которые позвольны бы согумствующиму колосовать за кандидатов были всежаних групи. Поэтому партийние депутаты голосованы только за своих, и, наоборот,—оа партийных кандидатов колосовами только свои, благодары чему оти собирали сравнительно по небольному числу голосов.

Воляшее число голосов получили не фравиционие зандидати, так или навче лично известные собравию или особенно активно выступающие на неи. Но и за них колосовало по небольному абсолотию числу депутатов: рабочие шредставители, явиништеся от своих станков, в большенстве все же их не знави (я не могата знать в условнах паризма), а партийние—беретии голоса для селоно, нбо кандидати проходили в порядке числя подантих голосов, а избрать было решево всего 8 человек.

В результате, за нефракционных кандидатов—Стеклова, Капелинского, меня—было подано максимальное число голосов,-всего 37-41, а за партийных кандидатов, большевиков и с.-ров. Шляпникова и Александровичаминимально-необходимое в 20-22 голоса. Кроме того, в Исполнительный Комитет было постановлено включить ранее избранный президиум (председателя, двух товарищей и четырех секретарей), а также пригласить с решающим голосом представителей центральных и местных организаций социалистических партий.

Оставалось еще важное дело: надо было определить отношение к «Военной комиссии». Было постановлено: требовать допущения в военную «комиссию» всего состава избранного Исполнительного Комитета. Было послано спросить о согласии на то действовавшего состава военной комиссии, и немедленно был получен ответ:--спро-

сят пожаловать».

Тем временем надо было озаботиться выпуском «Известий»... Пещехонов исчез и вообще несколько дней не появлялся (он представлял в Исп. Ком. партию н. с.-ов), но в эти дни ему пришлось ввять на себя трудную и неблагодарную местно-административную роль-«Комис-

сара Петербургской Стороны».

Другие члены литературной комиссии, которой было поручено это дело, все вошли в Исполнительный Комитет и при всей важности задачи че могли отлучиться из Таврического дворца. Я отправился на поиски подходящих журналистов, естественно обращаясь мыслями к редакции и сотрудникам «Летописи». Помню, уклонияся от этого дела Ерманский, но охотно согласился Тихонов. Он взялся добыть отсутствовавшего Базарова; к ним присоединился Авилов; и эта будущая «Новожизненская» компания, составив первую фактическую редакцию советского органа, немедленно отправилась в типографию «Копейка», занятую «по праву революции» и коекак оборудованную силами союза печатников... Утром, в 10-м часу, первый нумер «Известий» раздавался в стенах Таврического дворца, а также в сотнях тысяч развозился в автомобилях и разбрасывался по городу.

Я направился в «Военную Комиссию». Заседание Совета еще продолжалось, но уже окончательно расползалось, расплывалось и переходило в беспорядочную, хотя и строго деловую, беседу: речь шла о важных организационных и агитационных задачах каждого депутата в

своих районах на завтрашнее утро...

Шел четвертий час... В преддверии Военной комисстии и в коминате № 41 была та же отлив, та же духога и еще большая, казалось, перазбериха. Никто инчего не мог ни понять, ни добиться. Все невыниссимо устали, в большинство уже перестало чего-янбо добиваться. Только активнейшей груние, с самого начала вступившей в работу, сомание взятой на себя роли взянитило первы на все слижайшие, дим. Негоможной осквать, на сколько продуктивна оказалась и была об'ективно необходима ее т ехтичающей работы. Но се огромное мор да ль по ее мачение было бесспорно, и суб'ективно эти работники, несомненно, оказались на высоте.

Склоль чрезвычайные препятствия, чуть ли не баррыкади, водянитутые комиселей в помощь ввергичнейшим церберам,—я пробрадся в комнату верховного штаба револющин. Но и в святилище все же было много народа, явно посторовнего и бездействующего. Вых беспорядок и те же признаки раложения. Кроис обычной мебеля было две-три садовых скамейки. Но все было заявто, большянието стояло. Вместе с другими членами Исполиятельного Комитета в присосдинился к грумпе, окружавтельного Комитета в присосдинился к грумпе, окружав-

шей письменный стол.

За столоу сладел воджовник Энгельтардт. Перед ним на столо сладел воджовник Энгельтардт. Перед ним на столо сладел воджовник Энгельтардт. В слубокомисательна бурга. Обложотнявшись на руху, сол изубокомисательна эту карту, ввода, делая замечания и кудато подазаная. Общий вид его не оставлял сомиений: он не знает, что делать со своей хартой, и, вообще, не знает, что надо делать о с ноей хартой, и, вообще, не знает, что надо делать и что можно сдеать. Офицеры, бившие в комнате и ниовь прорыващие фронт перберов, обраща и требозаниями. Эти «экстренные» и «песиложные» вопроси, эти япиесотередные заяжения» — жестомий, смертельний бит всяхой выакомерной работы, —харалось, принымались кламой екомисствы не только без досады, по даже с удовольствием. Видно было, что, кроме этой текущей работы, едля али чтолябо белается и может быть ссеканю...

Рядом с Энгельгардтом сидел морской офицер—с-р Филипповский, которого в течение нескольких дней и ночей в любое время я заставал на этом же месте бодрым и рабогоспособным. Тут же находился Нальчинский, сидел Мстиславский, сменивший теперь свою дневиую, конспирацивную штагскую одежду на военную форму...

Отмечу здесь: мне совершенно педзвестно, какие именно разговоры преднествовали надаляеменно Эленетаруда начальняем «Воевной комиссин», ядро когорой образовалось двем в девом криде и гланаными работниками которой бодыт социалисты. Такой порядок был, очев выдко, сотчен естественным, после еприсоединенняя в реводиции Думского Временного Комитета. Думский комитет, уже пачанияй ва это время, в тачестве завсти, когоралическуров административную работу, надвачыт также и продо вольственную Комиссию, которал обециникась и всед работом сомиссию. По обединенной комиссия...

б'єдиненной комиссии...
 Ну, кака же дела?—спросил я Мстиславского.

— Весьма не важно,—ответил ов,—польний разброд среди войск, нег ниваних организованных частей.. Без командного осстава управлиса невозможно. Командный же состав сейчас дискрединирован, а, главное, иссе почти поголовно. Этим он больше всего н дискрединирован. Без него же части не сплачиваются, добровольно сходятся в отряды, добровольно же и раскодятся. Начего скольконибудь сереваного сделать с ними недъза.

— A что делает неприятель?

Инского определенного викто не знал. По-прежнему, говар-ещтя об седе Адмираттейства, о звятия Истропавлючемой крепости, но движении вяжих-то войск на Петербури. Источный ут поли, действительно, прибыл и высадияся на Николаемском возкале, но уже он давио рассоедатея и побратался с тарипатомом. Выты може, порестреляют с ниж им были обязаты горячности и инициатите революциюмного отряда.

Товориян, что полки ндут на Петербург из Парского, Ораннепбаума и других окрестностей столяцы. Что за полки, с какими намеренвичит. Было очевидно, что от этого, и ин от чего больше, зависит судкой рекомбирит, Видимость сопротивления, какур моги оказать силы «Военной комиссии», пожалуй, была би достаточной—в силу сового морал в ного эффекта. Но чтоесли морального эффекта будет мало и потребуется реальное сопротивление?-Конечно, тогда в поражении нельзя было сомневаться,

Определенных сведений никаких не было. Кризис продолжался, и, выполняя «текущие дела», «Военная комиссия», как и все мы, полагались, в конечном счете, лишь на волю Божию. Делать здесь было решнтельно нечего.

Между тем, у Исполнительного Комитета еще оставалось неотложное дело по организации охрани города, согласно постановленню Совета. Надо было спешнть. Оставив двух или трех своих членов в «Военной комиссин», как представителей Исполнительного Комитета, мы отправились обратно в Совет, чтобы заняться этим делом.

Было около четырех часов. Заседание Совета было только что закрыто, следующее было назначено в 12 часов наступающего дня. Депутаты расходнянсь, но вал был еще занят группамн совещавшихся рабочих. Мы задержали представителей районов, через которых только н могли действовать, лишенные всякого технического

аппарата.

У Исполентельного Комнтета еще не было не только никакой организованной техники, -- хотя бы добровольческого персонала в несколько человек,-но не было и ннкакого убежища для работы... В Екатеринниской зале, на концах ее, в эпоху Думы, стояли полукруглые столы с креслами. В полутемной и значительно опустевшей зале на этих креслах сидели, полулежали и спали уставшие солдаты и рабочне. Нам охотно очистили место и мы пристронансь было за одним из этих столов. Но нас тут же так обленила всякого рода публика, что работа была невозможна и пришлось сняться с якоря. Сами измученные, в досаде на неленые препятствия, им попробовали было пристроиться на хорах большого зала и, теряя и собирая друг друга, направились туда. Но хоры и кулуары их оказались занятыми арестованными; караул не пустил нас, и мы потянулись обратно.

Наконец, мы нашли пристанище в самом зале думских заседаний. Огромный темный зал был почти пуст. По амфитеатру кресел было рассынано несколько одиночек н пар, еле заметных фигур. Одни спалн, другие тихо

разговаривали. Мы вошли в ложу журналистов, напротив думской «левой», и здесь состоялось первое заседание Исполнительного Коми-

тета.

Темные фитуры со всего зала стали потихольку стапиваться к вышей зоже. Стали по-блямости и слушали. Мы не обращали внимания... Проработав с час, ми выработали, директивы рабован отпосительно милиции, ивые тили адреса сборных пунктов и кандидатов в «комиссары». Затем, ми сообщати об этом представителим рабонов, которые немедленно отправились в шуть. Наше постаковление было опубликовано в приложении к № 1 «Известий», выпущенком после полудка 28 феврали.

Мін отраничням им порядом дня первого заседання Исполнительного Комитета. В перспективе предстоявшей работы, надо было подумать об отдахе, хотя бы на дватри часа. Близ живущие члены Исполнятельного Комитета стали подвяляться в шубах и шапках... Надо было

забежать только в «Военную комиссию».

В се владениях было уже несколько просторие. Но, в общем, ми застави прежныю картиву. Менвые сновало офицеров в походной форме, с боевым видом, было менише крика, распоряжений, кутерыми, возбуждения. Было как будто затишке. Энгельтардта не помию. Остальные были на слоям местах. Ничего поволо, кажется, не случилось. Кризие революции и ее стратегия были в прежнем состоянии. Тлубокая вочь и утомонение, чувство беспомощности в работе, как будто, сковали звертию. Козиалию отменение, чувство обращения в поружениями кольном гровных орудий без пракрытия и тощими грунпъвми соддат, без пастырей и дисциплини, — ждал воми Божкечей.

В комнате «Военной комиссия» нас, пресчетырск скабежанизму тыено» Исполнятельного Комитета, ждал приятный сюрприз. По средине комнаты, на садовой скаиейке, столя накой-то отромный жестаной жбан,—об и инаположну полон котлетами, остальную положну уписиман окружающие. Возое жбана дежам короляй хлеба и огромный заржавленный перочинный нож. Мы песпранивали, кто, откуда и для кого достал кое эти заме-

чательные предметы...

Кто близко закл. яни ямен номлен, отпранится в город, чтобы уром вериутыся к работе. Я, конечно, не метда о своев Негербургской Стороне. Выжава, что было можно из «Военной компесна», о отправился на понеки свободного дивана, кресла, скамые. В валах была полутима, в них останально почте одне соддати. Техая беседа следших на полу груши и отдельные громкие чы-то распораших на полу груши и отдельные громкие чы-то распорашения — заины подчеркавали наступныцую относительчую тишину. Я обощея все доступные компати, по мои пояски была совершения сесторны. Закомоме забинеты правное крыта были заперты предусмотрительными и ретивями служащими, поседещими в «хорошем обществе» и щохированными невиданным нашествием санкомлогов.

В других комнатах было занято решительно все. Я проинел через валу советского заседания, в маленький кабинет, принадлежащий бюджетной комиссии; на столе «покоем», на диванах и креслах, на полоконниках, везде.

где только можно, -- лежали, сидели и спали.

Я верпулся в Екатеринніскую залу, но нечего било и думата усатуть или забиться среди ес загерь. Я побреа в «белий запь заседаний, чтоби расположиться в депутатеком кресле. Побродав между рядами, я дошел до угловой ложи Росударственного Совета. Кресла были совсем неудобни. В углу ложи я увидел пустое пространство, броски яв под шубу. ва нее шапку и лет на них...

Был давио шестой час. Через стекляный (некотда провальныйсяся) потолю, зала тихо наполнялась молочным светом. Редкие солдатские фигури бродили, переговаривансь, що зале и заглянули ко мие в ложу... Надо было услугь. Я повериулся к степе. Из Екатерипинской залы допосился мерный топот, раздавались рекие грожие выкрики команди... Как будто дворец наполяляется скова?... Как будто даорец наполяляется скова?... Как будто маршируют какие-то организованные части?...

Я заснул или, быть может, впал в забытье... Это был первый день революции.

## РЕВОЛЮЦИИ ДЕНЬ ВТОРОЙ. февраля.

Портрет последнего царя. — В "военной комиссии". — Возвращение офицерства.—Положение улучшается.—Первородный кон-фликт революции.— "Контакт" между солдатами и офицерами перед лицом правого и левого крыла.—Агитация Родзянки и Милюкова.—Первый проблеск "двоевластия".—Задачи Исп. К-та С. Р. Д.—Максим Горький во дворце революции.—Как я пытался составить редакцию "Известий".—Первый Исп. Ком.—Его состав. Его "физиономия". - "Псевдоними". - Течения и группы в первом центральном учреждении револ. демократии. - Как иы заседали. - Совет и обыватели. - Деловое и моральное значение Совета. — Опасность для переворота окончательно рассасывается. — Царские сановники.-Техника нашей работы в эти дни.-Типография и "капитан Тимохин".—Паника в Совете и Керенский во время паники. - И. И. Манухин. - Первая встреча "летописцев". -"Приказ" Родзянки и солдатское саносознание. — Аресты. — Польская делегация.-Конец второго дня.-Беззащитность Тавричеческого Дворца.-Проблема власти: позиция большевиков и их "манифест", позиция советской правой. - Ночью на улицах.

Я проснулся или, быть может, очнулся от каких-то странных зауков. Я мтновенно ориентировался в обстановке, но не мог об'яснить себе этих звуков.

Я встал и увидел: два создата, подцения визнажих колет реиниского портрета Николая II, мерно и дружию дергали его с двух стород. Над председательским местом думского обсагого зага» через милуту осталась зустав ража, которам продолжала заикть в этом зале револзидат еще много месяцев... Страняю! Мне совершению не пришло в голову озабочиться судьбов этого портрета. И до ких пор я не знако его судьбы. Я больше заявитерессвадате другим.

На верхних ступенях зала, на уровне ложи, в которой я находился, стояло несколько солдат. Они смотрели на работу говарищей, опираясь на выготяси, и тихо дезалискои замечания. Я подошень в ими и жадио слуша. Еще сутки назад эти создати-массовики били безгласимим рабами инваретругого деспота, и сейнае еще от них зависсы исход нереворога. Что произошло на эти сутки в их голозак? Канте слова муту на зами у этих черноземних людей при ваде картини шельможник этерациясть собожаемого монатожа?

Впечатление, повядимому, не было сильно: пи удизаения, ни правляжие интечествией голошой работы, не тепи витуапама, которым готов был воспламениться с салм. Замечание делагись спокойно и делоинто-- в иражениях столь «категорических», что не стоит их портомять.

Перелом совершился с какой то чудесной легкостью. Не надо было лучших признаков окончательной гнили царизма и его невозвратной гибели.

Большие часы над входными дверьми в зал показывали половину восьмого. Была пора начинать второй день

Я паправился в Воспную комиссию, которая была сстестеменим сборым индиктом дак членов Исполнительного Комитета. В Екатерининской зале споза столян цени солдат, неизвество зачем поставленных и что окранающих. Солдат здесь была тысячи. Но с балькограды, на которую я вышен из ебелой залы» в Екатеринискую, як которую я вышен из ебелой залы» в Екатеринискую, як увидаси вокую картину. Вигутри цени солдаты была построены, производилось какое-то учепые. Офицеры выжи выполняющий в принимающий прады и т. д. Как будго что-то прикрадка в какобато порядок.

Я стал пробираться через ряды солдат и правому коррядору. Было холодно. В голове стучаля, Бог весть откуда вдруг вельявшие, ямбы шиллеровского Валленштейна: Die Kirchen selber liegen foll Soldaten.

По залам начинали двигаться и штатские, започевалшие, подобно мие, во дворце реводиоция. По дороге рава два меня остановами и вновь прибывшее, которых быдо не вадно вчера. Они предлагали свои услуги. Это быдо отлично,—по как ими воспользоваться? тде размекать

революции.

их? где назначить им место сбора?.. Необходимо было Исполнительному Комитету заняться собственной организацией,—но членов его еще не было видно среди разно-

шерстной толиы.

Котемось прогложить чего-шибудь горячего. Но это бима утоник, Мне посоветовани толкирунся к служитель и показали его каморку—далеко в правом криме. Но каморка била пуста. Не било нивляких признаков ни с'есткого, из горячего. На столе стояла лишь кружив, в которую в нацедки води из торузащего в степе кряза, которую в нацедки води из торузащего в степе кряза,

и выпил ее.

В комнатах Военной комиссии я застал приблизительно то же и тех же, что и «вчера», т. е. два часа назал. Тот же Мстиславский на мой вопрос ответил, что дела улучшаются. Во-первых, - дошли или не дошли полки из провинции и из окрестностей, но ни о каких враждебных и боевых действиях ничего не слышно. Вовторых,-- в Петербурге командный состав возвращается на свои места. В комиссию поступают массовые предложения услуг от офицерства, чего совершенно не было раньше. Кроме того, занятие Петропавловки — уже вполне достоверный факт: гарнизон в полном составе, с командиром во главе, заявил о признании власти Комитета Государственной Думы. Адмиралтейство же еще занято каким-то отрядом, не присоединившимся к революции; но кто там отсиживается, в точности, неизвестно.

Водращение в можи офицерства и его присосдащение листо, несомненно, огромную зажность. Преждесего, резольщие в этот момен не располагала ни мадейними слами, которые молы би заменять офицерство, предохранить армию от полного и немедаемного разложения и преращения се в источник всеобщей запрхим или диктатури темной и распименной солдативи. Только паничный офицерский состав,—при отдетствии сколько-инбудь прочной, привычной, властной деморатической организации,— ист послужить здеся не обходимой спайкой; и в данный момент он должен быть дая быть для этого использовани.

А затем была и другая сторона: нейтрализация или

отвлечение офицерства от царизма на сторону революции было необходимо,-постольку, поскольку офицерско-юнкерская масса могла послужить активнейшей силой всей буржуазии-в случае немедленной контр-революции, при попытке немедленно задавить переворот. Если ликвидация царизма не могла быть произведена без буржуазии и против буржуазии вообще, то тем более важно было в данный момент перекинуть на сторону революции силы офицерства-в частности и в особенности.

К тому же не надо забывать, что тогдашнее офицерство столицы далеко не было старым гвардейским «кадровым» офицерством: оно было переполнено «прапорщиками», т. е. всякого рода третьим элементом, готовым примкнуть к революции не за страх, а за совесть-в случае физической безопасности и при возможности так или иначе наладить отношения с недоверчивой солдатской массой... В результате всего этого, руководители демократии и, в частности, Исполнительный Комитет всеми силами стремились к тому, чтобы офицерство вернулось к своим частям и к своим обязанностям, а солдаты вновь признали бы офицерство. В этом отношении цели Исполнительного Комитета Сов. Раб. Деп. вполне совпадали с целями Думского Комитета, поставившего официально одной ив первой своих задач: «установить связь между офицерами и нижними чинами».

Но это была лишь одна сторона дела, или-это была лишь небольшая часть всей задачи буржуазни и демократии по отношению к армии, или же-это была еще только форма, по не содержание задачи. С другой же стороны, в целом, по существу стремление руководящих групп буржуазии и демократии здесь не только не совпадали, но естественно должны были послужить краеугольным камнем глубокой, упорной, принципиальной, попросту говоря, «классовой» борьбы между первым правительством революпии и советской демократией. Эта борьба составит все основное содержание данного периода революции, завершившегося падением правительства Гучкова-Милюкова; а вместе с тем эта борьба послужит основным материалом для моих дальнейших записок. Поэтому сейчас мы и не будем углубляться в принципиальный смысл этого первородного конфликта, с которым явилесь на свет революдия, конфликта между буржуваней и демократией на почве от тво шения к ар и и и. Сейчас им не будем говорить о в и у тр е и и е в стороне, о подоллее ток конфликта, а проето уденим себе, в чем ой заключался. А затем по личным воспоминаниям, я расскажу, что вспомино том, в каких внешати бормах он протекал.

Временний Комитет Государственной Дуны, стремясы сустановить с связь между офицерами и госыдатым с кезая видеть эту связь совершенно т а к оъ же, а а с об о на б и на пр и да ризми. Оп вадежде полным основанием, что офицерство, принивая и реослодина и отдавно себя в распоряжение Государственной Думы, делается, верыны слугой бурхуазани; и Временный Комтет сетественно стремянся к тому, чтобы «нешемо прими до в руках этого офицерства были прежиния Связытем самом префад в прежиние света вырук пара в руки самодействующим выитовками, в все аврим, тем самом префад в прежитем света выде аз в ут пара в руки самотраваляющейся паутогратин, стала би осно вой ее дикататуры вообще и ее сборобы с демопратилей—

в частности.

Писнио в пользу такой свяви между офицерством и «пижники чивами» Думский Комитет и развил на редкость деятельную агитацию с первого же момента, с описываемого утра—28 февраля. Лозунком этой агитания быма—епорадож, подумивение», послушание, повиновение и тому подобные всевозможные модификацам понятия офицерских екомом рукавиц. И полятно, что в этой своей агитации, в этой своей задаче, бураучавля стремилась как можно шире меномозовать и эксплоати ровать старании руководителей демократим—точно также водрожить порадок и силадить связы между содлатым

и офицерами. Советскому Исполнительному Комитету необходим был достаточно зорький глаз, чтобы среди бури револющим, среди необхозодимых условий работы, разглядеть Спиллу потеря офицерства, анархия и гибели перевога под правмим удармам контруевольция — и Харибду цепких дап плутократия, добровольной уступить ей всей реальной слид, оказавшейся в руках народь, и

постепенного, но быстрого поглощения всех достигнутих и будущих завоеваний, по примеру других реводоций, торжествующей буржуазией. Надо было иметь з о ркий глаз, чтобы машупать проципку между омутом и бодотом; надо было иметь автор и тет, чтобы по этой тропинке; надо было иметь автор и тет, чтобы заставить следовать за собой тех, кого не было вре-

мени убеждать и просвещать.

Исполн. Ком. Совета немедленно принял меры в востозданно спозданно свям между различными засментами армят; но он не мог допустать, чтобы эта связь была прежины механическим подчинением, слепым повыповением, элементарным беспрекословным послушанием солдатской демократической массы буркузавому офицерству. Строл-янсь повые осмовы нашего государственного бытна; и для демократив они обязательно предполагали камието мовые формы селязы, камие-то новые опношения меняты обязательно предполагали камието вомые формы селязы, камие-то новые опношения внутря армин, какум-то новую ее констатуцию, исключающих эрмин, какум-то новую ее констатуцию, исключающих эрмин, какум-то новую ее констатуцию, исключающих от от от 10 гм от 10

Перей лицом тратических уроков исторям эти гарантив у дековратия до ляж ні били в биль во что би го и и стало. Наша же буржуваня, явченившая народу, не в пример другия, не на другой день после переворога, е переворога, не начавния революдию, чтобы своевременно обернуть фроэт против народа, а приятнутам к двяженно за волосм развернувшейся во всю ширь народной революцией, — ваша буржуваня не давала основаняй сомневаться в своих намерениях. Надо было держать уко востро и следять св оба-если мы же котеми вто преми сменять при паре Николае одного думского Протошолова на другого. Ведь зидер же, необходимий, моношольный лидер революциютого правительства только что об'являя провожащией все рабочее движение в Россия!

. .

В «Военной комиссии» я услышал, что, несмотря на ранний час, этот самый лидер новой власти уже отправился на Охту, в первый запасный полк, держать речь, по просъбе командного состава. В течение этого дии этому официальному главе нолог класти пришлось не разговорять перед подами, которые приводились офицерами в Тавраческий дворец, для «представления» Государственной Думе. Но еще больше агатацомной работы приплось на долю официального представителя думского комитета — Родзянки. Впрочем, инчего более поленого в эти дли этог «простой русский исловек» и не оделать; и его действительно-руководилице друзка отвели ему эту функцию воздене основлеельно...

Передо мной деятт № 2-й дистан, издавалиетося в эти дии грумной буржуазних и будкавримх журналистов под названием «Известия». В этом нумере принедены речи членов думского Конптета и подлам, приходениям со совти командания составом зыразить вершость Государствециой Думе—с утра до вечера 28-то февралх, Я процитирую некоторые «деловые» отрывки этак

речей. «Старый солдат» Родзянко, твердя «братцам» и «православным воннам», не о политике, а о «порядке», гово-

рил, примерно, так:

 Гоопода офицеры, приведшие вас сюда, во всем согласим с членами Государственной Думи. Прошу вас разойтись по казармам и делать то, что вам прикажут ваши офицеры.

 Слушайтесь ваших офицеров, ибо без начальников воинская часть превращается в толну, неспособную водворить порядок. Я счастлив, что между вами устанав-

ливается полная связь (лейб-гренадерам).

— Чтоби вы могля помочь делу водворения порядка, ая что выялась Государственняя Дуна, вы не додика, бить толной. Все офицеров создати не могут существовать. Я прощу вае подчиваться и верить вашим офицерам, как им им верим. Воквращайтесь спохойно в ваши казарим, чтоби по первому требованию явиться туда, где вы будете мужны (преображенцам).

 Я старый человек и обманывать вас не стану, слушайте ваших офицеров, они вас дуриому не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государствен ной Думой (9-му защасному кава-серийскому полку),—и

т. д

т. д. Все это должно было попасть не в бровь, а прямо в глаз. «Старого человека» его более молодые, но более зрелые товарищи дурному не научили, а самому насущному и необходимому. Но старый человек не мог дать

больше того, чему его научили.

Любоничнее послушать гого, кто учил, кто несраненно лучше понимая всю подногогную, кто философию момента, кто не в пример своей думской периферна умет смотреть в корены и хватах примо быва за рога. Его выражения горадую боле готин, яржи и содержательны,

В офицерском собрании 1-го запасного полка, где Милюкова встретило все офицерство с коман-

диром во главе, новый министр говорил так:

— Задача Комитега восстановить порядом и организовать власть. Для этого Временному Комятегу необходимо содействие военной стань, которая должна действовать организованно. Единственная власть, которую все должны сейчас слушать,—это Временний Комитег Государственной Думи. Двоевластия бить не может…

дворизевном дузы, досожность и оратор подчеркивал, вак важно солдатам бить вместе с офицерами, которые будут вместе с Государственной Думой, и сообению настанвал, что они «должим подчиняться исключительно приказаниям, которые за подписью пояковника Энгельгарита; будут направляться комадидрам полков...

Лейб-гренадерам Милюков твердил:

— Мы должны быть организованными, едиными и нодишенными единой власты. Властью этой влалется Временный Комитет Государственной Думы. Емоу нужно подчиняться и никакой другой власты, ябо двоевластие опасно. Найдите своих офицеров, которые стоит под командой Гос. Думы, и сами встаныте под их

команду. Этот вопрос сегодня очередной.

Мизоков отлично понимал очередной вопрос. Онд правда, не вмел достаточно такта, тотой в разгиво обставоже воздержаться неред братцами-создатами от замечавий высет съспекото зигля. Но он имел достаточно проинидательности, чтобы в первый же момент реводиции, до выясленая позвирия Совета Ред. Деп., признать очередним и поставить ребром будущий роковой вопрос—о дво сез за стяти.

Любонытно еще здесь стметить, что думский комитет имел достаточно осторожности, чтобы в данный момент воздержаться в своей агитации от сколько-нибудь очестанной постановки проблемы войны й ипраглава и вдохиовитель нашего имперальяма, дав которого вся проблема переворота была проблемой «войны до коица», войны за Константинополь, Дарданелын и еще чорт завет что,—отлично сознавал, что выдаплание на очередь вощроса о войне вызовет пемедленную реакпро со стороны демократии. Реакция эта обязательно будет такой силы и такого характера, что еккоминациямс «думской» властыю этим будет сорямав. А между тем

корабли уже были сожжены.

Сонет Рабочих Депутатов, с своей стороны, не тодико не выдвири пробезем войны на первый план, но он сила с очереди, он свернул и аппулировал все воени ранершун в самом начате движения и которые быль равершун в самом начате движения и которые правелен бежному срязу правлятельственной комбин капейбежному срязу правлятельственной комбинация. Запраенты думского бложа попивыал, что на это надо отнетить взаимностью. Свою программу внешней политики (старую праристкую программу) Мальков решил и предпочет резвертнывать хотя и неуклонно, но постепенно. Совет Рабочих Депутатов, одляко, тажже нисле в заукловно.

. .

Итак, с утра, 28 февраля, по всему фронту правого крыла уже пла атака на гаринзон с кличем: «возвращайтесь спокойно в казармы, подчиняйтесь офицерам, подчиненным Государственной Думе, и не слушайте никого больше, опасаясь дюсявдаетня 5-..

Было ясно: нашему Исполнительному Комитету, проме неотложных задач внутренней организации, простояло немедленно принять меры к постановке а г в татакие немедленно озаботвтися про п зво дство м выборов во всех воениских частях в Сове-Рабочих Депутатов. Это — во-первых Кроме гото, падо било, не откладивая, продолжить мероприятия по охране города, упорядочить редакционное дело советских «Извества».

И, наконец, главное — было необходимо разрешить

нодитическую проблему на бикалния период революция, го-есть определить фактически и закрепить формально отношения демократия, в лице совета, к формируемой цензовой власта, а тем самим-создать некий новым временный политический с трой, соответствующий интересам демократии и обеспечивающий правыльное развятие революции. Некоторые мероприятия власти, в частности, всеобщая аминстия, не тернели ны малейшей отсрочки.

Так определялась в общем и целом необходимая «программа» для для Исполнительного Комитета. Кроме гого, в 12 час. должен был собраться пленум Совета. Надо было начинать работу.

. \*

Во дворец уже вливались густые ряды «штагской» мублики и перемешвались содатами. Замы уже начинали принямать эчерашный вид. Прикодившие из города рассказывали, что столяща еще далека от порядка и успомения. В разных копцах разгромали магазины, склады, квартиры и еще громят го-то и там-то. Уголовные, сособожденные эчера из гором, вместе с политическими, перемешванные с черной согней, стоят во главе громил, гработ, подкитиятот. На уляцах мебезопасно: с чердалов стреляют — охраниями, полицейские, жандаруми, пропыжа, Они проводируют свальку и анархио.

вы, даоривка. Она пробозднуют сталу с в В ответ им толим рабочих и соддат не оставляют камия на камие от полицейских учреждений, комя и избивают фараонов» нещадию. Всех подсорительных по службе старому режиму хватают, и под арестом в раззичных местах сидат гискачи правых и виноватых. Вереници таких арестантов по прежиему проходили через всетиболь под ослобленные крими соддат в рабочих.

В нескольких местах были пожары, Ощущается недостаток в транспортных средствах. Ломовики боятся

ездить, в районах может не оказаться хлеба.

Но, с другой стороны, рассказывали, и не мало утешительного. Дружималионное население города, сприсжутое живой водой, стало пемедлению расправлять члены от вековой спячки в оковах царияма. Город уже заработал всеми своими элементами и уже проявыя чудеса самоделтельности. Обыватель сделал чрезвычайно много для продовольствии соддат. В райовах шла на всех нарах организация охрани и милиции — согласно директивам и независимо от них. Надежные отряди уже были сформировани, вооружены и действовали по всему городу, обращая на себя визмащие своей эпертией и

корректностью.

Как по маколению руки, возпикани домовые комитети и въскике вади задимотомощи и самостомощи. Обактель встрактвузск. Об его огромном под'еме свидетельствовам все единодушно... Это пе мешало тому, то огромпая часть всклюто люда пацепила на себя красные баличкие на вскики случава, а дворимили, уже зависиерелугу, сбились с пот, отместивая, что би, такое красное, под явдом фата, выявлеств на ворогаж...

. .

В вестибыль с улицы опать таскали ящили с военными принасами. Их уже как-будто было достаточно на случай осады, если бы вашилсь желающие и способные пользоваться ими в можент опасности. Носяли еще какието тюки с бумагами, дапаками, кинтами.

— Что это такое?--спросил я у наблюдавшего за не-

реноской их знакомого студента эсера.

 Это архив департамента полиции. Керенский велел перевезти сюда, —раз'яснил мне студент... Я смотрел на груды упакованных дел, как Гамлет на череп.

"Где твои ябеды, кляузы, крючки, взятки!"

. \*

Члены Исполнительного Комитета попемногу собиравлись в заседания Совета. Было необходимо отшскать удобное, по крайней мере, укромное место для работы Исп. Комитета. В памени для этого компату № 13, кабинет председателя бъздасенной компския, разделенный портверой пополам. За портверой, тде быз стол, кресца, телефои, можно было заседать,—переднюютить кожд посторониям. И написал в этом смысле замиску и полеста е на деврет—на зами советския заседания в компату № 13.— Эту записку я вядея потом висащей в течение миотих педель, когда Исп. Комитет уже давно перешел в другое место: на записку тогда, очевадно, так же мало обращали внимании, как и во время заседаний Исп. Комичета в этой компате, за запилеской, куда неперешьно одмилают голив, по делям стреланиланой важноств»,—зомилаем, проривая фронт часовых и пресекая всякую работу Исп. Комитета.

Видворям посторонных из реквизируемого мною помещения, я увидем в советской, еще докольно пустовзаке, М. Горького. Я, по обывновенню, обрадовался ему и бых рад, что в эти минути оп пришем быть личным свядетелем всего происходящего в Тарарическом Двоори.

Но Горький был не в дуже. Он мрачно и односложно отвечал на вопросы, видино, удрученияй накимительная и нессимиям. Я не доблася источников его светитиляма и нессимияма, но ясно—что-го ему очень не има вытел во ясем пропкождащие. Он толинулся было вытел во ясно—что-го видо вытел во ясем пропкождащие. Он толинулся было дверь 13-й комнаты, но только что поставленный часовой, молодой с интеалитентным видом грепаладер, решя телько пресек его полытку, и Горький ретировалел.

— Знаете вы, товарищ, этого человека?—спросил ж часового. Тот посмотрел внимательно и ответил:

 Нет... А что?—Когда я назвал Горького, внечатлевие было сильнее, чем я ожидал. Солдат, казался ошедомленным, ушедшим в соверцание и в самого себя...

Я много раз потом звал Горького в засседания советеких организаций, указывая, что его участие в них, в некоторых подходящих случаях, имело бы значение не только для него самого. Но Горький оставался более чем разподушен к моим призывам.

. .

В солетских коминатах было сще не видио большими отна менов Мед. Комитета. Но я заметня некомимо знакомих лиц и исателей и в разних партий, которые казались, весым поленими для солетских «Известив». Мие котелось, не терля времени, принать меры х упорядоченно и сформированию редакции. В качестве члена «антературной комиссия», я немедленно прилакам инделесей на солещание в комитату № 13. Средя мих был левый меньшевих—Бримиский, большевих «постаставия еполо-живиемен»). Выполь, с.-р. Зевзянов

и еще несколько человек, не помню кто... Последовала характернейшая сцена.

Было ясно, что теперь, до поры до времени,-по крайней мере, пока в Совете не образуется определенно выраженного большинства,-надо образовать «коалиционную» редакцию, равнодействующую Совета. Но нет! Из совещания не получилось ничего, кроме самой неприятной и самой наивной лемонстрании партийного шовинивма.

Б. В. Авилов, отдавая дань большевистским вышибательным традициям, первый составил список релакции. Список этот игнорировал в полной мере, как всех присутствующих (вместе со стоящими за ними течениями), так и соотношение групп в Совете и в Исп. Комитете: между тем, это соотношение групп должна была так или иначе отражать редакция официального советского органа. Авилов предложил список из одних большевиков-

с бору, да с сосенки.

Настроение немедленно повысилось и обещало провал начинания. Но и другие участники совещания, выражая свое недоумение, кипятясь и возмущаясь, делали практические предложения, немногим уступающие пер-

вому в своем шовинизме.

Я лично в этом совещании снял свою кандидатуру в редакцию «Известий» и впоследствии упорне отказывался от этой работы, единственный раз посетив собрание сотрудников «Известий» недели полторы спустя: впереди была организация «Новой Жизни» и релакционная работа в ней. Об этом мы в кружке «Летописи» поговаривали еще задолго до революции; вопрос е большой газете, с основным ядром «Летописи», был уже поставлен практически, и этой литературной работы. несравненно более интересной, было для меня доста-

Из нашего совещания, в конце концов, ничего не вышло, и вопрос о редакции «Известий» был решен официальными выборами, произведенными Исполнительным Комитетом через два или три дня.

Уже можно было открыть заседание Исполнительного Комитета. Не только все выборные члены его были в сборе, но собрались и представители партий, которые должны были быть допущены в Исполнительный Коми-

тет с решающим голосом.

Я должен теперь остановяться на составе этого первого Неполнятельного Комитель, закомившено основы рекольщим и державшего судьбу ее в своих руках в течение ее первых двух месяцев. Я считаю это тем более полеовим, что и состав, и позиция, и роль этого первого руководителя политаки ревотоционной демогратив сице более превратно голяуется даже теми, кому все это сведать надлежать Тем же, кто столя достатонно далеко от тогданицих центров рекольция, все это просто-на-шро-сто сосвершенно менаместы.

Член этого самого Исполнительного Комитета (от партии трудовиков) Н. В. Чайковский, как-то заявил вноследствии, в период борьби за «коалицию», в одной

официальной речи:

 Положение дел запуталось потому, что с самого начала революция стала на ложный путь, а это произошло отгого, что вначале во главе ее стояли большевики

Так говорил председатель правого демократического крила, и его мнение характерно для всего будущего руководящего советского большинства в период

коалиции.

Но спросите об этом у большеников. Они, во-первим, отсажуутся различать деятельность первого дептрального советского учреждения от последующих (до самого отвябрьского переворота), а во-вторых, они об'явят первый петербургский Исполнительный Комитет социал-предагельский и мелко-буржуваним, соединах, псе воссим мессидев, протекцие с марта до октибря, в один ссотлашательский» и соппортунистский» первод революции.

На то, им другое миение, им миение действительных выразителей мелко-буржараной в декология, типа Чайковского, им мнение большевиков-ше имеют им тени равадоподобия. — Деятельность первого Испольительного Комитета мне предстоят докольно подробно описызать в первых друх книгах можх записок. Но о физакономии этого учреждения может дать попитие и самкий сто состав, избразилый я первом заседании Совета 27-го февраля и дополненный представителями партий-

ных демократических организаций.

По избранию Совета, в Исполнительний Компес, как им знаем, коодил прежде всего члени превядирука, думские депутати:—Керенский, Скобсев и Чхевдие,— и севретари: — Разодев, Гриневит-Шехтер, Панков и Сосмоз ; а затем следующие восець человек (в алфанитом порядке): ☐— Александровит-Димпрекский, Беления—Пилиников, Канседиский, Навловит-Красиков, Петроз-Залуций, Стеклоз-Нахамкес, Суханой-Гимкер, Шатров-Соколовский, предоставления предоставле

На первом месте каждого двойного имени здесь указан псевдовим, под которим его владелец был так или вначе известен в общественной или литературной работе и под которым он бил избран в Исполнительный Комитет.

Оти «псевдопями» и салоними», как известно, всюре ванинсь благодарним источником травій руководагасней Совета. Бураузання печать довольно дружно стала пітрать на том, что декократией, а затем чуть не Россией, правля неизвестно ктор—кажне то, бить может, весьма темпие и во всяком случае някому не известнике лянд, котоліще за силной совтеком засем. Прием не новый и хоропо испытанный шакалами реакций Во время патрижской Комунуны то же самое продельвала верелальская пресса с «апонимами», с ецентральным комитетом» федеральных багальногов».

Наша почтенная пресса кобеих столиць отмечала все непрывачем песадонняюх, сокрытав циен и такого обезответственногою положения издей, взявших на себо отремием почетствичное общественное дело. По существу, эти указания были совершению правильным на васное такого положения дел не было решительно на васное такого положения дел не было решительно. На васное такого положения дел не было решительно. На какого залого учиста со сторони членое Исполнительного Комитела. Партийные клички в лигературице пседочним при парскою режине вызывались оченьщой вобыта колушностью. Поста революция они в первое сремя быль за колушностью. Поста революция они так или или в этал в более. Ели менее широких крутах, а обращивальных имен из наспортов часто решительно никто не знал.

Что касается желания укрыться за псевдонимами, то, может быть, в самый первый момент кем-либо и ру-

ководино чувство осторожности перед лицом вовможного разатрома революция свлами царской реванции в бликайшие же дии. Но, колечно, главним стамулом и здесь бала вастарелая привичка каждого вазываться знакомым пседодином в важдом общественном деле. А застем, в посъедумище дии, запиматься этим пустиком простос никому не приходило в голозу. Всем было соврешенно не до того, и пикто не виден никакого интереса в том, чтобы афицирорать свои имена и во всеуслынание сообщать о себе сведения, хоти бы в пределах старого полинейского паспорта.

Но я свядесельствую, то макто никогда не скр м ва и активно своих официальных имен. Кто ими интересавался, вестда, мог узнать но опубликовать любое ими. В гот же комент, как только гразная игра на этом бурку-зано-бульварной пресси обратила на себя виниалие, еще выева, вместе с псевдонимами, были опубликовани в «Извествяль» оп опставолению Исполнительного Комитета. Дело то, однако, в том, что правие газети, гото времения и ме ен по д да этой и ггр и соовательно храния в ту видимость сакрушения тайш в советских организанцях; бил на деле совершению е интересовансь

нашими именами.

Здесь следует отметить, в частности, «модус», усвоенный буржуазно-бульварными журналистами, издававшими в первые дни, когда не было другой прессы, вышеуномянутый листок под названием «Известия». Эти господа, конечно, всецело предоставили себя в распоряжение Думского Комитета, служили рупором «прогрессивного блока», подбирая информацию в критический момент самым тенденциозным способом, бегая за всевозможныии нечленораздельными представителями «правого крыла», рекламируя их напропалую, как соль земли и первых носителей знамени революции; все же левое крыло, всю советскую деятельность, советские организации и, в частности, советских руководителей, эти слуги бульвара и толстой сумы совершенно игнорировали, а скорее бойкотировали, ограничиваясь самыми необходимыми сведениями, без которых «нельзя было выйти» газете... Всю перспективу событий, все существовавшие отношения, они, конечно, совершенно этим искажали, а потом в созданной ими же картине искали материала для

номоев и бесчестной борьбы против Совета и демекратии...

В описываемое утро, к перечисленным выборным членам Исполнительного Комитета присоедянились представители партай. Они явидись не все сразу; некоторые приняли участие в заседаниях только на другой депь, а жиме, через нексолько делей, не помило в точности котда именно. Но большинство было налицо уже 28 безради.

Это были большения: Мологов-Сарабли, а затемсталин/джуташвали; булдисты Эрлик и Рафее, черевмесколько дней заменелий Либером; меньшевния— Богданов и Батур-Саяй; трудовики—Брамсон и Чайковский (которого заменяя. Станкевик); еры Н. С. Русанов и В. М. Зензинов; и. с. А. В. Пешехолов и Чернолуский; с., с. междурайноветр (организация, виоследовисилвивалем с. большевиками) И. Юренев; от датышской с.-ли—неодатучные Стугая и Коллоский.

Может бить, я кого-либо и пропустия, а также межет бить и неколько прибавил—в том смысле, что представителн народинических партив в полном составе собиранись в заседание крайне редко, и правое крыло Испонительного Комитега не было так сильно, как это можедать внечатьение простой перечены приваденным имем.

Теперь надо сказать о самом существенном—о соотявшения течений внутри нерього Исполнительного Комитета.—Нескогря на то, что при выборах его часко на нерьом заседания Совета никая нельзя отридаться съступние обстоятельство, сва ибо разля часть Испосъблуките обстоятельство, сва ибо разля часть Испосъблуките обстоятельство, сва ибо разля часть Испоказоем подавляющем большинистве и представителей цими ерральдского тецеи и д. Правум же, обороническую часть, не именшую значительного неса вначале, но получившую впоследствии руководящее значение в реобхощим, составляли представитель на врати в командярованные в Исполнятельный Комитет их центральными умреждениями с

Что касается президиума, входившего в состав Исполвительного Комитета, то Керенский немедленно оторавася от Совета, улетем в правое крыло дворца, а загеч менения Тазрический Дорон на Марынский на Звиний, и, появляесь в Исполнительном Комитет лишь в 
особих случаях (всего два-гры раза), в его работе совершенно не участвовал. Члени же думской с.-д. фракции, 
вошедище в президнуи—Скобелев и Члендуе, в течение 
первого перпода революции, упорно занимали позицию 
самого типичного и непроходимого болота,—пола с образованием прочного—срояесто-оппортунителского, мующго-солдатского большинства не вошан на поводу у его 
бактических лидеров. Об этом речь будет дальше.

Из остальных двенадцати членов Исп. Комитета, избранных в почь на 28 февралы—четверо:—Гриневич, Капелинский, Панков (рабочий) и Соколовский—были членами меньшевителской организация и принадлежали членами меньшевителской организация и принадлежали се левому, примервальдскому крылу, возгалавлежному Мартовым; исе трое вошки впоследствии в обособленную гоупцу меньшенимом-интериационалистовь.

К этим троим вполне примикали и во всех политических зопросях, стоявниях перед Исполнятельним Комитегом, составляли с ними единую группу—Соколо в суханов, бымыше горда (организационно) вы всиких фракций.—Ив них впосмедствии Соколов примику в руководищему есогламительскому бокышиству, ставлях ща ганий по группам, между оборонцами и большевиком, соктябрьской победой большевиком, римкику в оконочето с отклорьской победой большевиком, римкику в оконочето в ним. Я же вошех формально в группу меньшевия из-за граници Маргова, незадолго до первого (июньского) советского с'езаз.

Перечисленные семь имен составляли уже большинство выборных членов. К ним слева примикал Павлович-Красиков, ставший формально большеником лишь незадолго до октябрысного перепорота. А дальше налево щин большевик—Шканинков и Залучкий и валево щин большевик—Шканинков и Залучкий и

с.-р. Александрович.

Правую Исполнительного Комитета из «виборн их в представия одни махровий оборинец Гаоддев. Но оп составлял одну группу с большинством партийн их представителей, питавших главним образом празую Исполнительного Комитета. Однако, и тут на празую Исполнительного Комитета. Однако, и тут на правых народников и меньшевиков (с бундовцами) приходилось двое большевиков, двое латышей и один «между-

районец».

В результате—цимиераальдским гечениям в первом Исполнительном Комитете бы до бы обе спечено совершенно прочное и устойчивое больший ство, селибы на другой же день, и марта, осставето не был разбаляен представителями вновь образованной соодатской секциям Совета в количестве. В огромном большивстве своем эти люди не имент определенной политической физиономии и при первых шатах реальными представляли собой болото. При образовании эсеровского большивства, большом часть их примимула к нему, клютея к екрестывиской партиим... Вначале же эти девять солдат делали выбол почву под жевим большитьством; по центра такести Исп. Комитета они не перемещали и физиономим сто пе

Казла чем именно проявляние течен и в нічутри первого Неп. Комитета—об этом будет речь в дазнаєщипри описанни его работи, вообще, и обеуждени в пеиотдельних воопросл, в частности. Но падо сказать, предвосжищая дазнаєщие изхожение, что в первые педелареолюции борьба партив в Исполнительном Комитете проявлялає сравнительно слабо, а течения сформировались, в ланин их разошильсь дазело на сраву.

На нервих порах, когда большую часть временя приходимось огразать борабе с остатьки паратим и взяденанию реполюции, Исполн. Ком. работат замечателько дружию, и при голосованиям, а также и при выборам равного рода комиссии,—комбинации голосующих и камнидатов были часто, соспршение осучайни и крайле

прихотливы.

Бросается в глаза еще одно свойство первого Испонительного Комитета: он был доволько жалох по своюму дачному составу. В первые недели революци в него не входил ил один из призваненых пидеров социалистических партий и будущих центральных фигур резолюция. Один из пих были в ссмыке, другие—за гравацей.

Впрочем, в скором времени руководителям Исп. Комитета, начинавшим революцию, пришлось оказаться в меньшипстве и перейти в оппозицию. Руководящие роли были уступлены старым и заслуженным лидерам партий. Но это были уже представители иных течений, новернувшие по-своему советскую политику. Сомнительно, что революция что-либо выиграла, сменив скромных кукушек на блестящих ястребов...

Заседание Исполнительного Комитета открылось уже около и часов. У меня осталось такое впечатление, что его работа в первые дни была почти непрерывной во все часы суток. Но что это была за работа! Это были не заседания, а бешеная изнурительная скачка с препятствиями...

Порядок дня был установлен примерно так, как эте было указано выше, в соответствии с неотложными нуждами момента. Но не могло быть и речи,--ни в это заседание, ни в ближайшие дни вообще, о выполнении ка-

ной либо программы работ.

Через каждые 5-10 минут ванятия прерывались «внеочередными заявлениями», «экстренными сообщениями», «делами исключительной важности», «нетериящими ни малейшего отлагательства», «связанными с судьбой революции» и т. д. Все эти внеочередные дела и вопросы поднимались большею частью самими членами Иси. Комитета, которые получали какие-нибудь сведения со стороны, либо были инспирированы людьми, осаждавшими Исполнительный Комитет. Но силошь и рядом в заседание врывались и сами просители, делегаты, курьеры всевозможных организаций, учреждений, общественных групи и просто близ находящейся толпы.

В стромном большинстве случаев все эти экстренные дела не только не стоили перерыва работ, но не стоили, вообще, выеденного яйца. Правильное выполнение намеченной программи Исполнительного Комитета было бы, конечно, несравненно важнее для хода революции, ибо она и составлялась применительно и основным нуждам момента. Через несколько дней я лично начал упорную (но довольно бесплодную) борьбу с этими внеочередными делами, бывшими явным бичом работы. Но в первые дни эта борьба была бы не только бесплодна, а и рискованна-в виду совершенно непредвиденных опасностей, отовсюду грозивших перевороту и требовавших

немедленного вмешательства авторитетных органов де-

Й не помию, чем занимался в эти часм Исполнительний Комитет. Помию только невообразмиую кутерьму, напряжение, ощущение голода и досады от «исключательных сообшений». Никакие преграды не действовали.

Одии журналист, правий с-д. (кажетси, из «Дия») предложая вязть на себе секретарские обязанности утвердился било в первой положие 12-й компати, сдерживая напор посетителей и питаксь разборять их требомия. И по во этого пичего ис вишло. Вскоре оп сбежал, из пеовый день Исполнятельный Компате не вмел писа в пеовый день Исполнятельный Компате не вмел писа.

кого подобия делопроизводства.

Не было порядка и в самом заседании. Постоянного председателя не было. Чхендзе, исполнявший потом председательские обязанности почти бессменно, в первые дни довольно мало работал в Исполнительном Комитете. Его ежеминутно требовали - или в Думский Комитет, или в заседания Совета, а больше всего «к народу», к толие, непрерывно стоявшей и сменяющейся перед Таврическим Дворцом. Он говорил, почти не переставая, и в Екатерининской зале, и на улице, -то перед рабочиии, то перед воинскими частями. Едва успевал он вернуться в заседание Исполнительного Комитета и раздеться, как врывался делегат с категорическим требованием Чхендзе, иногда подкрепляемым даже угрозами,-чте «толца ворвется». И усталый старив, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шашку и исчезал из Исполнительного Комитета.

Не было еще и постоянного секретаря, и не велоси нимаких протоколо. Есля бы они велись и сохранычесь, то ла эти часм они не содержали бы нижаких «меропряжий» и яктов. Они не отразиле бы нечего, кроме хаоса и енесоересциях сообщений» о песломожних опасностик и экспессах, с которыми ми неим средств бороться. Сообщали о грабежах, пожарах, погромах, примосили потромиме серносогенные дистаувы, написанище от руки и весима чалограмогиие. Ми
делати распоряжения, не расчитывая, это они функтирование образоваться и то они действительного серомарования и посмально охранительние отряди, не паделесь,
что они, действительно, сформаруются и деделаю с дея статования и соема быто от

дело.

Не помино, кто председательствоват на этом заседания, быт за, вообще, председатель. На письменном стоже бывшего председателя бывшей бърджетной комиссии откуда-то появлянсь одованиме кружки с часм, кракож серного хлебо, еще какажато еда. Ктото о нас появботияся. Но еди било мало, или просто приступать к ней било некогда. Опущеване голода остажось в выжиты.

\* \*

В соседней зале становилось шумно. Собирался Совет, при чем в комнату 12-уж, конечно, просачиванись всихие заементы, желавшие приобщиться к революция... Ни мандатная компесия, расположившимся в компате 11-й, ни часомые, ил добрововыци-пербры ие могли ил чего поделать с тодной, хомившейся с ухици вод дюрец и чего поделать с тодной, зомившейся с ухици вод дюрец и за Екатерининской зали в компату заседаний Сориета.

Членов Исполнительного Коминета ексминутно визывали всекоможные делегати от самих неожиданных организаций и групп, гребовавших допущения их в Совет Рабочих Делутагов. Все хотели быть участинизами переворота и сняться с основным ядрох реокопирионной демократан. Пряходали поотово-телеграфике чановники, учитеяз, няжелеры, вемские и городские служащие, представатели врачей, адвокатов, «офицерол-социалистов», артистов—и все счирати, что и место в Совет

Несомненно, более совятельные представителя буржуваной вигеалитенция изготеля и танули впарых о сторому Думского Комитега. Эти элементи насторому Думского Комитега. Эти элементи осомнение участновали, то Совет Рабочку Депутатов это источник «двоевластия», бить может, «анарусии» в лица епомежда в замосваным севободного стром, которыя

взялись насадить Гучков и Милюков.

Но вителитентские масси охватил среводиционнодемократический энтуалам; вее объяваели и бышше люди, как в 1905 году, итпоненно стали ссоциалистания, а среди них образовалась непреододиния стихийная тага к Совету... Как характерний симптом, здесь стоит вспомиять хотя бы те финами, которые в первом же вышедшем нумере «Речи» воскурил в честь Совета макровый окарактист. Е. Н. Трубенкой...

Популяризации Совета, конечно, способствовало и то, что фактическая власть, или, вернее, реальная сила,

находилась в его руках,—поскольку какая либо власть тогда, вообще, существовала, и это было ясно каждому обывателю.

Формально власть принадлежала Думскому Комигету, который проявлял не малую деятельность, который быстро распределил ведомства и функции между депутатами «прогрессивного блока», илюс «прогрессисты» \*) и, что крайне характерно, трудовики (Дзюбинский, Вершинин и др.). Кроме того, Думский Комитет в течение ночи и дня 28-го успел издать целый ворох декретов, назначений, распоряжений, воззваний. Но это была лишь бумажная — или, если угодно, «моральная» власть; она имела авторитет для всех «государственных» и «благомыслящих» элементов; она служила довольно надежным прикрытием от царистской контр-революции; но она в эти часы кризиса, в часы конвульсий еще совершенно не могла управлять государством. И, в частности, она не имела никакой реальной силы для очередной «технической» задачи-водворения порядка и нормальной жизни в городе.

Если кто-кибо располагал для этого средствами, то это бых Совот Рабочих Депутатов, который пачинал овладевать и располагать рабочями и содатскими массами. Веск было ясло, то в распоряжения Совета находится все наличиме (пакие ин на есть) рабочие органивация, что от него зависят пустить в ход стоявшие трамван, влюди, газети и даже водкорить порядок, избавить обывателя гам и сим от экспессов при помощи формиро-

вавшихся дружин.

Несомненно, если со энвтельные буркуазаноинтелянентские группы былы всецью на сторопе едяновластия Думекого Комятета, то ней тральная интеллитентская обывательщина и весь третий алемент тиготагода в Совету Депуатов. И представителя их, не разбирая никаких прав и порм представительства, домилясь в заму заседаний...

В залу заседаната.

Я лично принял в этот день длинный ряд такого рода делегаций и, не имея для руководства никакой конституции, не имел ни сил, ни оснований отказать в до-

 <sup>«</sup>Партии прогрессистов", как инвество, незадолго до нереворота выделилась в "прогрессивного блока".

импений в Совет всякого рода делегатам, горевшим первым революционным жаром. Другие члены Исполнительного Комитета и сама наша мандатная комиссияпоступали так же. И в результате, через несколько дней число членов Совета достигло гомерической и абсурдной нифры, чуть ли не в 2.000. Это причинило не мало забот, затруднений и неприятностей Исполнительному Комитету, которому надлежало установить правильную организацию Совета и правильное представительство в него...

Надо отметить и другую характерную черту. А именно, мне-члену Исп. Ком.-ло сих пор совершенно неизвестно, чем занимался Совет в течение этого дня. И неизвестно потому, что я не интересовался этим-ни в те часы, ни после. Не интересовался же я потому, что было очевидно: вся практическая центральная работа легла на плечи Исполнительного Комитета. Совет же в этот момент, в данной обстановке, при данном его количественном и качественном составе был явно не работоснособен-даже как парламент, и выполнял лишь мораль-

и ы е функции.

Исполнительный Комитет должен был всецело выполнить и всю текущую работу и осуществить государственную программу, «Провести» через Совет эту программу было очевидной формальностью, -- во-первых; а во-вторых, эта формальность была не трудной, и никто о ней не заботился. Такое сознание незаметно, но быстро проникло во всех членов Исполнительного Комитета, и мы отдались своей работе, почти не обращая внимания на то, что делалось в соседнем зале. Кого-то отослали для «представительства» и руководства-кажется, Соколова. Остальные же почти в полном составе выходили ив-за занавески и из комнаты 13-й-к толне, к делегациям, по разным текущим делам, от которых голова шла кругом, но не в заселание Совета. Через его залу проходили, но в ней не задерживались...

- А что в Совете?-спросил я, номню, кого-то вышедшего за занавеску. Тот безнадежно махнул рукой: - Митинг! говорит кто хочег и о чем хочет...

Мне случилось несколько газ проходить через залу

заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю: депутаты сидели на стульях и скамьях, за столом, внутри «покоя» и по стенам; между сидящими, в проходах и в концах залы, стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько ваполнили все промежутки, что владельцы стульев также бросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шеи... Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из зады, чтобы не занимали места, и люди стояли, обливаясь потом, вплотную друг к другу; «президнум» же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толна взобравшихся на стол инициативных людей, мещая ему руководить собранием. На другой день, или через день, исчезли и столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид митинга в манеже...

Говорили о том, чтобы перенести Совет в зал думеких заседаний. Но там, на хорах, были арестованные охранники и «фараоны».

Когда на четвертый или на пятый день их перевели в более подходящие места или распустили по домам, то Совет уже так разросся, что «белый заз» не мог вместить его в полном составе: там происходяли лишь заседания солдатской и рабочей секц вій Совета.

. . .

Раза дла дли три я задлядивац в «военную комиссие», едла пробяраясь кляом к учто толну, заполняяшую весь дорец. Исполнительный Комитет, в полном осставе, комечно, не мог присутствовать в «военной обмиксия» й отрядки туда трех скоих представителей, обязав их там работать и наболадать В числе их биля дл и не удержадся там, отвекваемЫЙ другими делами и свадцв на дочеть «военную комиссия».

Ее помещение было пабшто битком. Теперь в большинстве была о ф ня ер и разных частей, гольшиниеся в праздности, не зная, что делать, по сохраням делозой, тормественный и боезой взд. В недрах помещения—за столом по-прежнему бессиенно сидеа Филипповский, вклю него Пальчинский, Метиславский, Добранциная. По прежнему их дергали во все стороны, а они распоряжались — без надежды на результаты своих распоряжений.

Командний состав зовяращался к познам — возвращался компактимим пачками. В этом были признаки улучщених ситуации. На огромиую часть возпращавнимся офицеров, разпочнимых прапорициюм може было расчитывать при стоижновения с царскими войсками. Но дело в том, что полки не возвращали св к командиюму состаму в не становлянся под начало офицеров. На солдат нельзя было расчитывать, и в этом смиссе улучшения не было.

Одлако, в общем, положение не только узучшалось, по станованось очевидным, что опасность разгрома революции рассепнается, как дим, с каждым часом, и что победа ее обсепечена. Новые поляк приходили и приезкано в Петербург один за другам, и те из пик, которые, под командой офицеров, шли с агрессивники намерениями, — или распимались или переходили к народуи становились безопасными для революции при первом малейшем прихосполении к красной столице. Зде св было спасение—в отсутствии сил у царизма, рассинатьшетом как карточный домик. У резолюция ме—реальной военной силы попрежнему еще не было и не по-

Сообщиля, что соддаты, составляние гаридзон Адмурал-гейства, где отсиживались царокие министры, ликскучия долгим неопредскенным положением, поравдумав как следует,—в интерсем безопасности, разбрануюкто куда попало. Министров же, одного за другим (также, пожазуй, в интерсем их безопасности) стали свозить в Таррический Дорога.

В одно из моих посещений правого крыда, часу а четвертом, я натвиряся, в начале правого коррядора, у кабинета Родания, на группу арестованних царских сановников. Оти стояли у стение, сбившись в тесную кучку, окруженияе вооруженными людкия. На них наседала толпа довольно агрессивию настроенных создат, бросавших эраждебние занечания. Волком смотрел Курдов. Он бил бизден, но, вядимо, заладет собой, озираяст, и пристушиваяст к замечаналия—не то с большим интересом, не то с вызывающим видом... За го крайне неприятиюе висчатьение производия Штюрмер, с видом выноватой собажи, с дрожащей чемостью, в полной павике и растерянности. Другая вчеращиях вершителей судеб я в лицо не виза, и кто это была—не номять

Пх надо было отвести в менястерскай павинающ пробад язовляющ длинный путь связов зараждебную протом вооруженную толну. Расчитывать на безопасность насенняюм было можно, но обеспечить ее было можно, но обеспечить ее было инжам нелья: охрана конкойных, самочнико арестованиях и доставлениях неванистых правителей в Таврический Дюренц, была совершенно иснадежна. Отряд все же тротмуск.

Во главе его оказался мой знакомый «прапорщан», бывший сотрудник «Современника» и будущий член Исполнительного Комитета и Центрального Исполнительного Комитета, трудовив педагог Знаменский, обла-

давший неожиданно огромным голосом:

— Не сметь трогать! — кракпул од, откривая шествие, во все слое котучее сорол. Толи расступнавась и вослушно стала по сторолям, злобно поглядивая на немдалную арестанскую партиле. Оля сбалы бакополучие довене до министерского павильома, а потом до Петориальновки.

Я подумая о том, что пруднее будет уберечь Сухоминиюва, о котором постоянно спранивали в толие и против которого возбуждение было особенно сыльно. Но и Сухоминиова уберегии от самосуда и участи Духонина...

Я побежал дальше.

\*\*

Било пеобходимо обслужить одну нажнейшую отрасть новикамирего советского холяйства—типография. Еще пакануне, вечером, В. Д. Бояч-Бруевич, при помоин канкито, обороводических сам, занал типография еКонейка», на Лиговке, где и были зыпущены «Известия». Это одна из лучиных типография в Истербуеге, которую падо было удержать для Солета на эти дии. Боит-Бруевеч поставия там кос-катуру окрану, собраз кое-таких рабочих. Но не било ни б ю джета, пеобходимого для заработной плати, ни и род о в ольств и я, ни безопасности. Рабочне разбегались, и Совет, в решающий момент, мог оказаться без основного орудия воздействия на население.

В Исполи Комитет Болу-Бруевич сиячала приская записку, оставленную в самых решительных выражениях, а затем явикся и сам—с пребованием сбеспечит иппографию денежными средствами, продовольствамем и вооруженной охраной. Меня отрядкам устроять это дето. с Болусом, и мон хождения по этому делу могиц бы дать помятие об условнах работы в Исполнительном Комитете, в эти вервые часта революция.

Бюджета и денежных средста не било инкалих; по они должны были быть, и дал Бону-Бруевичу саrte blanche по части условий с рабочими. Но вадо было спаодить инпографию провизней па тоо человек рабочего персопата и охрани, с тем, чтобы рабочие были при типографии пеоглучию. Это было пеобходимо, по словам Бону-Бурскича, утверждавшего, кроме того, что на «Копейку» готовится вооруженное нападение со стороми черной сотив.

Лело снабжения продуктами надо было передать в продовольственную комиссию. Но кого послать? А если найдется доброволец, то где ручательство, что он добьется до цели, что его послушаются, что дело будет обеспечено?.. Не было бланков для требований; не было известно, к кому именно обратиться. Было сомнительно, известны ли имена членов Исполнительного Комитета, и убедительно ли будет самое его имя для тех, кто поставлен продовольственной комиссией фактическим выполнителем нарядов? Имеется ли, наконец, в наличности провизия и средства переправить ее?.. Во всяком случае, приходилось идти самому-оставить на неопределенное время заседание и, работая локтями что есть сил, продираться сквозь непролазные толин по бесконечным корридорам, со сквозняками, с полом, покрытым сколыкой жижей, к складам провианта, заготовленным во дворце продовольственной комиссией.

Больше всего отравляло сознание неправильно употребляемого и безвозвратно расходуемого времени. Но утешала мелькавшая мысль, что вначе и нельзя, что иначе и бить не могдо... После долгого мунтельного странствования и добракся до помещений быль кужив, где, осаждаемий голпой вензвестный человех удовлетворки требования на продукти по собственному усмотренным и разумению. После многих попыток прявлеть его виниания, после бековлениях увещаний, просыб, которыми дергали распределителя со всех стором, среди окружавшего вавилопского стояпотворения, я добядки выполнения моето паряда, но... за счет може собственных транспортных средств. Я получил лишь сордерь и заявлеение, сделати пое уже развише афизиания Ксерксу в ответ на сто отрбование свемли и водим. Мие было заявляено—спрада и вовмию. Перед лащом нексольких пудов груза я авпо

рисковат оказаться в положении Ксеркса.

Еще по дороге, усливная в толие случайний разговор, 
постановым незнакомого мне, по любезного человека, 
поривнием о том, что в его распоряжении имеется автомобиль. Я се'апитироваль его, убедив его в крайвей необкодимости обслужить дело нечати, и по обещал доставить в типографию продовольствие. Ми условались, что
мен принести ему ордер через неопределению е ремя...
Все это било почти безнадежно—в иносфере давить, 
равберики и всеобщей издерганности массой огромним
печаления и меляки дас. Но это бым единственно-

возможный способ работы.

Не знав, блуждал и час или больше. Но как это из стинно, в все же панись этого человека в усложенном кесче, вручил ему ордер, и он взялся выполнять дело зактатив с собой в автомобиль для охрани двуждезооруженных двудел. Вопрос теперь был только в том укатит дву него терпеных добиться чего съслуже по регурнати и при предоставления образоваться чител двуждения продотольствие было, в конце концов, доставлено в типографиям.

М. Бонч-Бруевич не ручался за нее без надежной охрани человек в 40, при покощи которых он вамереванся соуществить в типография челесаную дикататуру» (и. действительно, терроризировал чуть не весь квартал расставив караули, даже с пулеметами, и изрядко яктрессоями подобно чехояекому терою)... Надо било послать отряд, точнее,—создать гарнизон для типографии. Эта задача была значительно сложнее.

Я стал продвраться в «Военную Комиссию». В некоторых пунктах цене насовых не пропускали, отсылая в ге пункты, где требован каже-то пролуски, пезедоме кем выдаваемые и предварительно не розданные членам Исполнительного Комитета. Вместе с давкой, голодом, усталостью, соонавшем некепости подоблой «работы», все это мучительно раздражало...

Продрашниев с греком пополам, с великим трудом, в педра военной комиссии, з с, е неженяним трудом, заставил выслушать себя кого-то из начальствуюних лип, раздираемых на части мелкими, невужимыми и неосуществиямим делами. Наконец, я «с'атитироматначальствующее лицо и убедия его в важивствующее лицо ничего не могдо поделать. Оно сприкажало одному из толинившихся офицеров принять начальствующее дитрафстви таритвопом и отправиться туда печедленно, потом сприказало другомут-ретьчку. Накто не повыго потом сприказало другомут-ретьчку. Накто не повыго на отсутствите долей, на более важимые дела и т. д. на отсутствите долей, на более важимые дела и т. д.

Было ясно; надо «агитаровать» самому, и я прявияся аз то, мажутв рукой на военное налыдстор, па этог единственный штаб, единственную средкную склуреводоции. После долгих поисков я напал на какого-то поручика вин капитала зрелых лет и скромного вида, которых согласился быть военным командиром гипографии. Но этог «капитал Тихожи» (на Вобим и мира»), как я немедленно охрестия его, подобно прочим офицерам, не имел решительно никого в своем распоряжении. И было дспо, что сообственными силами этот почтенный, по не расторопилы человем никакого отряда себе не добужет.

Теперь, составляя для него отряд, приходялось всети уже не индивидуальную античнию средя «сонявленьник», а «массовую» среди серьих и неповизающих лесчет для себя это дего безпадежним или, по крайней 
мере, уж черенуур длигельным. Я отправияся на положи 
Керевского, единственного человета, способного решяты 
дело одили ударом, одини антиционным выступленном 
перед соддатами, в Екатерининской зале... Но падо бы-

ло, во-первых, его найти, во-вторых, оторвать, в-третьих «с'агитировать».

После повых митаретв я нашел его в аппартаментах умиского Комитета, в таубитые правого крыла. Тах были фундаментальные заграждения, которые пришлось преодолеть, и я добядся Керенского, броедашегося и метавшегося из сторому в сторому, в стремдении обслужить и облять всю революция, и на в состоянии сделать для и облять всю революция, и на в состоянии сделать для и ображувати, дерганшая его за путоянци и фадди и перебиваншая друг друга. Было очендялю, что от в полной власти таких же медких тежущих дел, без малейшей возможности ухватить и обслужить основные пружным стратегической и политической ситуации. Было очендно, что я нахожусь не только в необходимости, по в молном праве заякть его своим тидогорафским делом

Взив его, как другие, за путовицу, я изложия сму, дело тогом, не допускавания возражений, не мажен саим к тромкик слов о ссудыбе революции». Он вслушался, немедленно согласился, сороватся с места и, растаждаться, горяжить одруги вы бестнествить резей не оставлять поинаном для типографии. Я едла успел указать сму на каинтана Тлискина, который полетел за ним. Я же оставии их и обратился к далинейшим очередним делам такого же рода в винолиза как такими же методажи,

Потом оказалось, что гарнизов все же бых сформирован, и сканитан Гамосинъ потом куть ди не серез несколько недель встречанся мне в тинографии, де ок мирло жих и мирло скомандовань тарнизовом, «сохражия» дитадель революции, получая «почти регулярно» подовольствие и благодара свою судьфу-

Так приходилось работать и выполнять технические функции в первые несколько дней, полав понемногу, из ничего, ие была создавал отромняя машина и более или менее правильная отраняващим. Уже теперь—перед компате 11-й, где собранием импи жены и домовадим, жаздавшие участви и гребовавшие поручений,—уже теперь начали о чем-то трещать откуда-то появившеел машиния.

Я вернулся в заседание Исполнительного Комитета. Тула продолжали поступать сведения об эксцессах и требования немедленной помощи, содействия, воздействия. Но было все же ясно, что охрана революционного порядка налаживается-силами и самодеятельностью районов. Организм города, предоставленный самому себе, так или иначе вырабатывал лейкоциты и, стряхнув с себя кандалы царизма, заживлял сам свои раны, полученные от встряски и борьбы... К тому же, насилия н эксцессы происходили почти исключительно по отношению к полиции, ее личному составу и ее учреждениям, а также по отношению к действительным ненавистным врагам народа и революции. Поступавшие истерические заявления о разгроме церквей, дворцов, академин наук и т. п., - оказывались, вообще говоря, фикцией и ложной тревогой.

Советский сынтыть все еще продолжался, все еще жарко говорили,—не знако, о чем. Настоящие митнити, на которых появлялись Чхендзе, Керенский, денугати правого крыма,—происходили во всех коопция переполвенного дворад и вокруг него, во дворе и сквере, посреди пыхтенных и молчающих пенвыество чанх автомобилей, солдатских кострою, одиножих пушек и пулеке

TOR

Была в этот дель еще такая дождая трелога. Часу в истом во дворе раздался ружейный выстрем, кил дра, —докольно обычное и импе инкого не беспокоющее арление. В набитом битком зале Совета произошла довольно постидава напита. Мітоменно по тисячной толне пропеслось прявичное квазака въ.. Отвуда оди моган адруг взятася перед дворяю, и почему не симшию ничего похожего на перестрелку—никто себа не спращичего похожего на перестрелку—никто себа не спращивал. Один денутати колестия на пол, другие броскитсь бежать—неизвестно куда. Начиналась свалка. Помог Ужендуе, вскочваний на стол и симрено прохрачавший несколько высокопарно-никчемних слов, усовестивших и успоковащих толиу.

Я, однако, не был свидетелем этого. Я в это время был в «Военной комиссии», где суетился и Керенский.

Комната 41-и виходила оквани в семер, представлявища преживом каривар—беспорядочной чересполосения согдат, пушек, дошадей, пулеметов и всикото штатского люда. Когда разданиль вистрелы, топпа офицеров и друтих военных, наполнявшая комнату, не полетка на пол и не бросилась бежать, но прязважи паники и сматеная бами налицо и здесь. Никто не знал, что надо делать, зде его место, как защищать революцию и ее цитадель— Тавотический дворец.

Никаких сомпений пе могло быть: если бы го были действительно казаки или накая либо нападавилая ортанизованиях часть, хотя бы численно до смешного ничтожила,—то пикакого спасения ин откуда ждать было пераж, и ревододию заяля бы гольны руками.

Льбопитен бих Керемский, который решингельно интего в мо об и поделать в случае дейстингельной пошитего в мо об и поделать в случае дейстингельной поносите по который в данной обстановке, помалуй, сленая кее, что было ему доступно. Его поведение в этом инциденте было был, пожалуй, и правильно, сели бы и было пенцожко сменно. Характеры в герминаютия со имстранения (задатия будущего!), которую д, с ручательством, передало букавляю.

Как только раздались выстрелы, Керенский бросился к окну, вскочил на него и, высунув голову в форточку, прокричал осипшни, прерывающимся голосом:

— Все по местам!. Защищайте Государственную Думу!. Слышите: это я вам говоры, Керепский... Керепский вам говорыт... Защищайте вашу свободу, реаолоцию, защищайте Государственную Думу! Все по ме-

Но на дворе также была паника, все были заляти выстредами. Никто, кажется, не слушат Керенского, язи стимали очень нечногие. Во всяком случае, никто не шет что местаму и никто не внад их. А неприятель не помазивалеле, никто не нападал, никто никтог не путат,

вроме самих испутавшихся...

Одновременно с Керенским я вскочил на другое окно
и на форгочки оглядивал, что можно было видеть... Было
ясно, что грезога ложная, что можно было видеть... Было
ясно, что грезога ложная, что можно было видеть... Было
нее всего из неопитанк рук рабочего, впервые коснувшегося выпложи. Было смешно и немого неловко. Я
подощет к Керенскому.

 — Все в порядке,—заметил я негромко, но довольно слышно в наступившей тишине.—Зачем производить панику. большую, чем от выстредов...

Я не расчитывал на результат этого замечания. Керенский, стоя посреди комнаты, рассвиренел и громко

раскричался на меня, нетвердо выбирая слова:

 Прошу каждого... выполнять... свои обязанности и не вмешиваться... когда я делаю распоряжения!..

— Совершенно верно!—услишал я кем-то брошенное

одобрительное замечание.

Я усмехнулся про себя и во всеусымыване извинияся с саммы серьевным вадом. Дисципина и организация были нужны, как воздух. Имеяй уши слишати Керенскоге—хотя бы и смешного, да самінит—и не сисеется.

Кто и ночему стремял—мне так и неизвестно… Нет! чувствоваюсь, что опасностия для револющим со сторомы военных сал дарязма уже не било. Острота общего положения симичалась ежеминутно. — Получильсь сведния, что Москва уже сприосединилась, и переворогусовершен там, при участии гаринзона, легко и безботельченно...

Полная победа была почти в руках. Революцию можно было теперь погубить изнутри, запустив анархию, дезорганивацию, не справившись с продовольствием. Но чувствовалось, что старым обессиденным врагам уже

не разгромить ее.

России свободна, самодержавия нет, Петропавложни, ист, охрания нет, педетального положения нет, ничего старого нет, впереди все совсем илое, незнакомое, удивительное,—нежнала в толове серах чежущих минронический и «пошлики дел, казалось, не имеющих никакого отношения к нелиной победе народа. Да ведь кого отношения к нелиной победе народа. Да ведь не веними важдому из выс. Не пора и проситукае? А

\* . :

Был уже седьмой час второго дня. Толна в залах стала бистро редеть. Совет расходанся, решив на следующий день собраться снова. Оскабевала работа и в Исполниттельном Комитете, который начинам довольно быстро таять и явно пуждалеця в отдихе. Продолжать работу без перерыва было невозможно, а обстоятельствя позвозания седать передышку. Сталя поговарявать о том, чтобы разобтяте, до завтра, оставля из может поставляющим в мож дичных друзей и близьких убедиля меня поляч и мож дичных друзей и близьких убедиля меня поляч гообедать и Н. И. Манухиму, дохожур, выделенящему Горького от туберкулеза на Капри и сохранящим им петретнике об манухимым не раз. Оп жил в двух штах от Тапрического Дворад, на ухлу Сергивеской и Потеминикой. Обернуться, пообедав, можно было очень быстою.

Безграничное радушие Манухина и тягу в революдин этого вообще далекого от подитики человела в сором времени пришлось испытать на себе целому раду советских деятелей. В эти же дин он положительно выбивалем на слад, чтобы оказать какую либо помощь, сдезать что-либо полезное (дая привитос) вам в каторяжкоработе первых шагов ревомоция. Впоследствии его специальностью стало опеквине тюремимх сидельцев, для которых он забросных свои паучине заватия и которых момило медицияской помощи он благодетельствовая всем всевоможеним-в пределах ложильности, необходимой для тюремного врача и представителя Красного Крыстра.

Следуя по неиспонедними мутям резолюдия, он спачала быя благодетелем нарских слут и приближенных, загем большевиков и, накопец, меньшевиков и эсеров, смельяниях друг друга в угогованных царем застепакых и залечатах... Но не только об этом могут эсспоминть при мнени Мапукита иные «контр-революциоперы» — и иные большевиких.

Отправившись целой гурьбой обедать к Манухицы из асгали у него Горького и еще костього из знакомих от литературы и—еЛегописи». Горький продолжал быть не в дуже. Его висенталения за дель не удучшлиц, а устубили его мрачное настроение. В течение битого часа оп фиркая и ворная на хаос, беспорадов, па экспессы, па провавения несознательности, на барышонь раз'езкавших по городу, неизвестно худа, на неизвестно чыхи которах,—и предсказывая верный провал движения, до-

стойный нашей азнатской дикости. Два-три человека из присутствовавших добавляли иллюстрации в той же теме и

поддакивали Горькому...

Оветы были фактами, и впечатления были верпы по существу—в тех пределах, в каких они вызывались данними фактами. Но это были впечатленны беллегриста, не пожелавниего идти дальше того, что можно наблюдать тазами,—впечатления, подавление соебе сило теоретическое сознание и исказившие все об'ектявные перспечтивк.

Политические виводи из них были не только выдории, но просто счешнии для меня. Для меня было, напротив, очевидю, что деля обстоят блестяще, что резолюдия развивается как нельзя лучше, что победу тенры можно очитать обеспеченной и что экспесси, обывательская глупость, подлость и труссоть, перазберака, автомобили, барышим-это лишь го, без чего революция и каким с чособом обойтись не могла, без чего все проискодящее тео регитически нем ислимо, без чего пито подобное никогда и нигде не би ва ло. Все это было для меня совершенно оченалины.

И, придя голодний и уставий в радостном возбуждонии, я питался возражать лишь в пераме княчун, поса не увидел, насколько мое настроение не попадает в топ начавшейся разняше беседи. А затем, превербетам направлениями в меня стрежами, я упорно колчал, почувствовав нестерпизую скуху и не давая себе труда скривать ее, предоставияя кому угодно принямать ее за усталость. Еместо торжества победи первая встреча «детописцев» в скоем круту произошла в унинии, депрески

и взаимном непонимании.

Обед был, паконен, кончен, из поспешил обратно в Таварический дюоры. О ночете дома не приходилось думать и сегодия. Ми усховились, ито из нас будет ночевать у Манухина, квартира которого с тех пор стала служить для зорто постоянно, и расстались. Техонов пошем со мной, чтобы взять, какой отважется, натериал для должен был вскоре отправиться во пладения Боит-Бруе вича, слабженного в рабочей силой, и продовольствием, и скапитаном Тимохиним» с отрядом бравых добровольцев.

Был, вероятно, десятый час. Дворед уже наполовину осидели и рассуждаци часовые и немпортие темние штатские фигуры. В компате № 13 сидели одни обрывки Исполнятельного Компета. Ниваних общих вопросов ставить не приходылось, но технических медочей по-

прежнему набралась масса...

Помню, пришел посланный Керенским Иванов-Разумник предлагать свои услуги по литературной части-(но тут же исчез и более не появлялся на советском горизонте). Приходили какие-то офицеры каких-то автомобильных частей с предложением организовать автомобильное дело для Исполнительного Комитета; нужда в этом была чрезвычайной, но Исполнительный Комитет пробавлялся милостью частных лиц, в руки которых почему-то понали моторы... Приходили владельцы типографий и газет, с жалобами на разорение, с анедляцией п свободе печати и с требованиями пустить в ход их предприятия. На ряду с этим приходили представители партий-большевики, меньшевики, эс-ры с требованиями предоставить партиям право на те или иные типографии, которые они уже присмотрели для партийных газет. Ничего этого сделать было, при данных обстоятельствах, нельзя. Надо было создать особый орган, специальную комиссию, которая ведала бы это дело...

комиссию, которая ведала он это денем, волны взбуслухов об эксцессах не помню,—вероятно, волны взбудораженного города к ночи так же стихали, как то было и

в пределах дворца.

в пределах дозрам.
Но споза разогрел атмосферу около Исполнятельного Комитета возбужденный рассказ ворвавшейся группы соддат— отом, что среди революционного гарнязова царит сильное воднение по поводу при каза Родзя к к возвращаться в казарых к своим обязанностям и привычным делам и нести обраню ваягое оружие.

Не помим—был это официальный печатный приказ жим ляпсус взусткой ораторской деятельности Родзенки за этот бурный день,—по вичего хорошего для авторов в вдожновителей приказа из этой бестактности не выпильо. Настроение тариняюта в результате ее стало режно полати налево. Родзянко дал сильный толчок развитию «солдатского самосознания», оформлению солдатских лозунгов и солдатской организации. Все это проявилось на следующий день в заселании солдатской секции Совета...

Неудачное выступление Родяники настолько испортило его собственное дей о яконтакта» между соддатами и офицерством, что на следующий день полковним Энтемлердт в сособы приназе должен был неправлять бестактность своего коллеги, обещая за попитии обеоружить соддат «самие решительние мерым—энаплооружить соддат «самие решительние мерым—энаплооружить соддат «самие решительние мерым—энаплообещать специально расследорать это дело и поставить соддатский вопрос на очередь в ближайшем заседании Сомета.

Агитация против офицерства в это время, хотя и в слабой степени, несомненно, велась некоторими мало разумными левыми партийными элементами. Но гарнизом и без того не доверял им, имея и тому основания. Это не только поддерживало распыленное и возбужденное состояние гарнизона, но грозняю ввести экспессы в систему и послужить источником действительно безудержной анархии. Было необходимо преодолеть стихийный дух протеста, озлобления, мести, боязни за мелькнувший призрак свободы и новой живни; и было необходимо собрать солдатскую рассеянную по городу пыль в прежние кадры, в прежине организации (за неимением иных), чтобы начать планомерную организованную борьбу за профессиональные соллатские интересы, за гражданскую свободу армии и за действительно новую жизнь.

0 0

Ветером 28 февраля до этих споковных берегов било еще очень далеко. Являние представителя все повых и новых участве, являнияхся в Петербург с развик хонцов емиал. Многите населя вновы прибывающих создат растектась по городу, терая свой частя и слоих офицеров, отнективая двом и типцу на свой страм и риск. Стоянца и без того была под риском настоящего голода. Било мосбохдино останозить этот поток. Но ведь части ных осказу революция, шля предложить ей свое оружие и причествовать израситы Петербург [.

Далеко от конца была буря и среди громадного нассления столини. Болянь нападеляй с тила еще в полной иере пладеля массами. Новых авторитетных ебливых и пароду- органов власти еще не было. Самозацита масс и революция носила партиванский характер. Пи старого, им нового анпарата управления и общественной безепасности еще не существовало. Среди самочинию возилсамиих организаций коминала немобежиза усереспосица бункций и даже конкуренция «инициативных путити».

Как раз в эти часи собралась и васедала городская Дума, принужденная ниседелено сменнять городского голову (Лелнова на Глебова) и поставившая на очередсоздание городской милиции. Но, конечаю, эти старие отиди города в все, что от няж вкождиль, не могло быть фактором шорядка, вообще, и необходимого отнине порадка, в частности. Лейкоцити инструртской демократии действовали самопроизвольно и защищали эмбриони колого подражя по своему ускотрению в разуменню.

Самочинные группы, одна за другой, подносили членам Исполнительного Комитета в течение дня-и продолжали делать это и сейчас, поздним вечером,-написанные ими приказы об арестах, как невинных, так и действительно опасных, как безразличных, так и на самом деле зловредных слуг царского режима... Не дать своей подписи в таких обстоятельствах, значило, в сущности, санкпионировать самочинное насилие, а быть может и эксцессы по отношению и намеченной почему-либо жертве. Подписать же ордер означало в одних случаях пойти на встречу вполне целесообразному акту, в других-просто доставить личную безопасность человеку, ставшему под подозрение. В атмосфере разыгравшихся страстей нарваться на эксцессы было больше шансов при противодействии аресту, чем при самой процедуре его. Но я не помню ни одного случая (я даже могу утверждать, что такого не было), когда тот или иной арест состоялся бы но постановлению Исп. Комитета или по иниинативе ero \*).

С первого момента революция почувствовала себя

Впоследствии Исп. Ком. поставлени арестовать линь Николая, потла быам получены сведения, что он безыт в Англию. Это—единственный минестимй мине случай, в этот первом революции.

слишком сильной для того, чтобы видеть необходимость в самозащите по добными способами. Методы самодержавия стали вновь культивироваться лишь виоследствии пом «коалиции» и распведи невиданно-пышным

цветом при большевиках.

Я лично подписал единственный, подсунутый мне, ордер об аресте за всю революцию. Моей случайной жертвой был человек, во всяком случае достойный своей участи более, чем многие сотни и тысячи. Это был Крашенинников-сенатор и председатель петербургской судебной палаты, высокодаровитый человек и убежденный черносотенец, возможный глава царистской реакции и вдохновитель серьезных монархических ваговоров. Он был освобожден чрез несколько дней. Потом в петербургский период большевистской власти, переехав с Карповки на Шпалерную, я обнаружил, что мы-соседи, живем на олной плошалке, состоим в единой домовой организации и ежедневно рискуем вместе скоротать ночные часы во время установленных поголовных дежурств по охране лома. А в московский период большевизма Крашенинииков, как я прочитал в газетах, был-не знаю кем и при каких обстоятельствах-расстрелян на Кавказе...

Багодаря деятельности самочинных трупп и инщидативи повых организаций, население министерского павильнога кее увеличивалось. К вечеру 28-го от был плотов пяселени пессовать всики саковаться и высших полищейских чинов. К ими приосъдинального и высших полищейских чинов. К ими приосъдинальнось и такоры пределаться сами, анамесь в Таврический дворец и представляясь первому попавишемуев, деятелю, дви же проск по телефому вреспорать их и доставить во дворец. Это было, действительно, аучие для их безопасности, — хото ими для и смо оправление самосудом ин пад одини представителем гражданской выясти; и жертвыми собетельного святеляются правиться правиденской выясти; и жертвыми собетельного святеляютсями представителем гражданской выясти; и жертвыми собетельного святельного святьсями представителем гражданской выясти; и жертвыми собетельного святельного с

сти явились лишь несколько военачальников.

Даже особо ненавистний Сухоминиов пережия бури рекольции целым и невредимим. Между прочим, по собственной просме, был доставлен в Таврический дюрен, министр всегиции Добровомыский. А в 12-м часу описываемого всчера в Ехагервиниской зале появился и последний опереточно-распутинский времещики, Прохопопов, и робко иопросми первого встречного арестовать его. Этим популярным министром интересовались довольно сильно и не раз спрашивали из толин, где же Протопонов и арестован ли он.

: :

В комнату Исполнительного Комитета, по обыкновению, торжественно и шумно влетел Н. Д. Соколов.

Пряшла польская делегация, — об'явил ов, по обыкповению, нарушая ход дабот.—Ова хочет приветствовать русскую револидию в лице Исполнятельного Комитета. Необходимо выяти к ней и ответить на приветствяте.

Соколов бил тесно связан с польскими кругами; как, впрочем, и со всени кругами; касто являся и нициатором пелких польских вопросов в Исполнительной Комитете в неачески опекан их. Я не помию, от кламих именно польских групп била делегации, но било песоминенно, что сам Соколов и привет се, вседка в нее 
преодолязую жижду прявестеловать Исполнительный Комитет и Сомет Рабочки Депутатов.

Налидо было всего три—четире его члена; всем было некогда, вое откамванием от декоративних функций, не Соколов был неумолим и вытащил женя и еще кого-то в советский полутенний зал, тде в это время служители разрушали епокоба стола, готоявле и завържащему советскому «митивту». Там и состоялся первый торжественный привем...

3 :

Работа окончательно затимала. Кто-то вызвался остаться в Исполнятельном Комитете до утра и уже укладываеся на дивыт близ телефона. Можно было уконя в около часу пони отправился неподалеку на почлет в знакомий дом. Таготила необходимость рассквимать о посложения дел жаждавним полостей и вышваниям без надлежащей информации знакомим. На мисль о постепи была, до украйости, соблазантельными.

Я вышел из дворца один. Сквер был уже совершенно пуст. Не помню, стояли ли пушки, пулеметы, но ни их,

ни лворца революции уже никто не охранял.

Чувствовалось и верилось, что это уже не опасно. Но все же это было знаменательно. Самое сердце революции было беззащитно. Для охраны его не хватило организа-

Я пошел по Таврической и Суворовскому. Голова была занята очередными делами. Весь день я стремился поставить в Исполнительном Комитете на очередь политическую проблему, - о будущей власти и об отношении к ней революционной демократии. Но это была утония. Между тем откладывать и запускать это дело было нельзя - во избежание существенных осложнений и даже опасностей: каковы общие тенденции правого крыла было ясно, но каковы его конкретные планы было в точности неизвестно. Вопрос о власти надо было упорядочить немедленно. Тот или иной временный революционный статус надо было создать; необходимый демократии временный политический строй надо было установить и его нормы зафинсировать, положив в основу его интересы страны и ее демократического развития, интересы международного социалистического движения и правильно понятые задачи эпохи.

Беспоковка мисак о том, что для решения ироблеми систе вичего не сделано. Удастся из запатра поставить ее и правильно раврешить в Исполнительно Комитете? Во веляюм случае, е настоя на том, что запатра с утра обудет поставлена на нерзую очередь. Общее солласти и ле обмого получено. Но какозы будут условия и обсогоятельства работы? И как удасткя преодолеть неправильние в мой выкак, тенденции вирупи Исполнительного Комитета—и поцитки отдельных групп его дать неправильным перохопильным голуко реколюция?.

Двек 28-го вишко прибавление к № 1 «Известий», в котором бых напечатая сманифест» большевительного Комиреть. Большевитель развернули в этом сманифесте» самую широкую цимикервальдскую и аграрую програму и волжожим ее викомпение на свременное революционное правительство, долженствующее стать во главе нового нарожу дающегося республиканского строя». Что же это за правительство.

«Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска,—говорилось в «манифесте», — должны немедленно

выбрать своих представителей во временное революціпонное правительство, которое должив быть создаво под скрапой восставшего революциолного парода и арминь... Все это было весьма мало вразумительно, но довольно опасно...

С другой сторони, представителя и разото филати (Исполнительного Комитета, в частних разговорах, на станивали на образовании коалинцовного правительстванам па образовании коалинцовного правительстванам рензових и советских зементов. Задача, следовательно, состояла не только в том, чтобм по статавить проблему власти в Исполнительном Комитетатидательно разработать ее там и отстоять принатого решенам не реду дицом бур жу за по на и и и ра "—по и в том, чтобы поставить се ма надлежащие редысм, найти н защитить се правильное решение в саном руководящем учреждения револомном но В тем сородати.

\* . \*

Я шел по безлюдиям улицам, облумивая проблему по существу. Я перано сеталек один и впераме шел по свободному городу певей России. Мои деловие рассуждения то и дело произванее светами сполам острой радости, горяествующей гордости и закого-то удильеным перед тем необ'ятним, учечальним и неполатими, что совершилось в эти дли. Неужели же и не проснусь на моей всегальной постели, над картой Голодиой степи, над коробе Голодиой степи, над коробе тороду принами «Летониси». Закитими врасими «Летониси».

Костде, не часто, постренивани. Происсимсь легковки и грузовые автомобиля—Бог весть откуда и куда. Иногда проходими и стояли у костров грузины содлаг с винтовками. М и с л в радостно перебивала привичные оп ну ще и ня и несегального человела, — ощущения, заставиляюще инстинктивно сторовиться подобимы встреитешеры это дочака, а не ворати, споко в революция, а ч:

распутинского режима.

Иногда, вместе с солдатами или без них, встречанись штатские вооруженные отряды—рабочих и студентов: это била поворожденная милиция, а скорее самочинные добровольци, которым так иного обязак Петербург бистрым восстановлением порядка и безопасности. Редкие прохожие шли смело и весело, демонстрируя, что на улидах взбаломученного города ночью было, действительно, безопасно, и черносотенным провокаторам было не под

силу создать атмосферу погрома и паники...

Все зи эти истретные якул, исе зи эти попараннисся соддателя группы и одиночки были, дейстинтельно, свои? Трудно сказать, но любовымию попробовать. В грумом квартале «Иссков», в коице 8 в Роскусственской, иссколько военных воявлись около подоманного автомобиза. К дим полуходых каколето патрудь.

— Товарищи, слушайте, -- закричал я им через улицу.

Все насторожились и смотрели на меня.

 Протопопов арестован и сидит вместе со своими товарищами на запоре в Таврическом дворце.

Из толпы послышались возгласы одобрения и особого удовольствия:

 Спасибо, товарищ!—кричали мне вслед,—благодарим за приятную новость.

Да, дело революции было безволяратно выиграно! Вепоминались соддаты, сдиравшие угром портрет Никозая. Николай еще гуман на свободе и называлка царем. Но где был царизи? Его не было. Он разватился одним духом. Стролася тип века и сгинту в три дня.

В доме, куда я шел, меня уже ждали метерпемивые компена, чан, ужин и постель. Наскоро утолия жадное клоботинтелю, в мет спать. В толове шата споим чередом будинчива работа и деловат подготовка к завтранивкиу длю. А все существо правдловам венцикий правдини. И не только панорама будущего, которая мерещиваес склобы сматический кристаль, но и обрывки самых реальных, только что видениих картии заставляли биться серцие, щекоталь и горае и не даваще цпать.

## 5. ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

1 марта.

Утром на улицах.-Царский поезд.-Керенский-кандидат в миниетры.-Проблена власти в Исп. Комитете.-Немного публицистики. - Цели буржувани в революции. - Позиции советской демократии: правое крыло; левое крыло.-Мон соображения на этот счет: цели "комбинации"; условия передачи власти правительству Милюкова.—Расширение и с'ужение программы слева и справа.— Капитуляция и "неурезанные лозунги".—Условия поединка.—Три основных условия. - Заседание Исп. Ком. - Дело о поезде Родзянки. — Обморок сильнее здравого смысла. — Условия работы. — В аппартаментах Гучкова.—Избиение офицеров.—"Градоначальник".--Солдатские делегаты в Исп. Ком.-Вопрос о власти в Исп. Ком.- "Вхождение в правительство".-Семь пунктов.-Вопрос о "поддержке". — Эмбрион формулы "постольку-поскольку". — Личный состав правительства. - Заседание Совета. - Солдатские вопросы. "Армия и флот".—Сухомлинов.—"Приказ № 1".—Перед учредительным" совещанием.—Ночь на 2-е марта.—Обстановка.— Переговоры.—Речи.—Родзянко налево—Милюков направо. — Монархия и династия в глазах Милюкова.-Лестные комплименты.-Последняя "высочайшая аудиенция" Родзянки.— Прокламация Гучкова.—Мы пишем декларации.—Керенский-министр.—Наборщики делают политику.- Воззвание советских "левых".--Керенский терроризован; Гучков изнасилован; "комбинация сорвана".-Декларация "рокового человека" из Совета. - Роковой человек из "прогрессивного блока" исправляет ее. — Власть "почти создана".—Подвиги "новожизненской" редакции Известий.

На другой день я подходия в десятом часу к Тавричемому дворцу. На уляцах стояли обичные квости, но било необичное оживаение. По углам висели прокламащин Исполнительного Комитета в Временного Комитета Думы, около которых голишски явром.

В хвостах говорили о том, что подешевело масло. Его таксировала продовольственная комиссия по рецепту Громана и в течение двух-трех дней такси действова- ии. пока тооговим не догадались убрать масло с ринка.

Висени вскух уврасные или похожие па крастые флаги. Со значками и бантами разного фасона, но более или менее красными, шли группци народа, которые станопалясь все гуще и переходням в небольшие манифестации по мере приближения к Таврическому довори. У ворог въдисениез значена, и уже происходило что-то вроде митингов

Я вошел с бокового крильца—с Таврической, попадая тем самим непосредственно в чужой лагерь, в правий хорридор, во владения Думского Комитета. Здесь еще сохрамьяся вид сраввительного благообразия, — стояли швейцары в лапреакт, чистенькие и важные эпикера охраняли экоды из корридора во внутренные помещения Какомитета, шинарали визитать, оборовие ворогниям и багообразно-либеральные физиономии. Дворец был уже наполнен и октален.

Первый, повстречавшийся член Исполнительного Комитета сообщия: царский поезд, направляещийся в Царское Село, задержан на станции «Дно» революционными войсками.

Дело ликвидации Романова тем самым било поставенею на очередь. Новость била отличива. Но мие предвазялось все это дело второстепенным—сравнительно вопросом об образования правительства, о создания пределенных рамок для его деятельности и об установаеми определенного статуса, определенных условий политической какин и дальнейшей боробы демократи.

Я даже немпого опасался, как бм вопрос о династини вы вънсения з епорадке дажя пробему в ласто по разрешавшуюся совершению независимо от судъбя Романовакс. В том последнем из у кого не было сомнене. Романовых можно было восстановить как династию, или непользовать, как монархический принцип,—но и инкак нелыя было уже принять за фактор создания повых подитиреских отпошений в стояме.

мх политических отношений в стране.

Между тем, как выяснилось впослествия, с парем и нареким поедом происходил оследующее. После извест них починсымейших темерами Родяния в станку (от утра 27), в коих председатель Думы молия Бога, чтобы «ответственность за события не пала на вещеностад», — в течение всего двя царь, бывший в Могилеле, паформировался о положении дел темеграммами жаких-

то своих уцелевших слуг. Генерал Алексеев, докладывая парю об этих телеграммах, убеждал, как говорят, пойти на уступки; но царь не шел на это без санкции «дорогой

Алис», находившейся в Царском Селе.

Около II часов 27-то, когда шло первое заседание Совета Рабочих Депутатов, а Думский Комитет уже почти поколнят со своими волебанивни и был готов взять в свои ружи государственную закать,— в дарского ставков Могнаевс, была получена телетрамма из Царского с просъбой немедленно присхать, ябо там неспокойпо, и паряща Александра в опасности. Посад вишем из Могалева около 5-ти часов утра и, ядя кружими путем на Ликославль и Тоспо, подошем и станции «Бологос» и та часам ночи 26-го, когда вместо тарских министрожий действовали уже комиссары Думского Комитета, когда Прогопосно был только что водкорем в министерский павильом, а я лично принимы приветствие от вностранной делегации и отвечал ей от имени русской революции.

В Бологом выяснылось, что в Дарское проскать пеляя, так как давыейший путь занат революционными войсками. Доскали до Малой Вишеры, убедныйсь в этом восчию и повернуям ко Пскову—дав гелеграму розине, чтобы он приемы для переговоров в «Дию». В «Дие» посядь в дейстинельности, не был задержай, ждая Родянку и, не дождавшись, беспрецистенено деннулся во Псков, тудя и прибым к Эчи часам вене деннулся во Псков, тудя и прибым к Эчи часам вене

т-го марта.

\* . \*

Я пробрамся через весь дворец в компаты Солета, де уже кинел работа парождающегос советского делопроизводства. Мие сейчае же подсунули кажието буате, по меня немедленно оторвали от пих, сообщучто меня по экстренному делу ищет Керенский, который был здесь, по сейчае невывестно где.

Я пустился в обратный путь—отыскивать Керенского. Все говорили о царе, спрашивали, что решено с ним

сделать, говорили, что нужно сделать.

Керенского я застал в одной из комнат Думского Комитета, в жаркой беседе с Соколовым. Керенский обратился ко мне, продолжая эту беседу. Дело было в том, что большинство Думского Комитета продлагаю ему вступить в образуемий педазовый влабимет. Керенский хотел поговорить на этот счет, между прочим, со мком, чтобы вывесинить примерное отношеные к этому делу влево споящих лиц и групп, а также руководищего ладва Совета.

Ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете эти вопросы еще не ставились, и говорить об этом было преждевременно. Но мое личное отношение к этому делу и высказая Керепскому тут же с полной категорительностью и нисе служи об миение дваж-

ды за эти сутки.

Я сказал, что я авликсь решителяним противником, как принятира власит Советской демодатией, так и образования коалиционного правительства. Я не считаю возможеним и официальное представительство социалистической демократии в деноком инвистерстве. Заложник Совета в буркузацио-зимпериалистеском кабинете саязал бы руки демократия,—не только в ее стремления довести до коица велякую пациональную революцию, но и в осуществлении ставник перед нею грандовоным международням задач. Вступление Керенского в кабинет Милокова, в качестве представителя революционного демократия, соезещеном за мой взудал невоможно.

Но,-продолжал я,-если речь идет о личном мнении, го индивидуальное вступление Керенского, как такового, в «революционный» кабинет, я считал бы об'ективно небесполезным. В цензовом кабинете демократические слои имели бы ваведомо левого человека. Это придало бы всему кабинету большую устойчивость перед лицом стихийно ползущих влево масс, а устойчивость первого революционного правительства на ближайший период (исчисляемый хотя бы немногими неделями) я считал крайне желательной. Вместе с тем, Керенский мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в будущем правительстве и не дать ему зарваться в реакционной или империалистской политике при первых же шагах, что сделало бы неизбежным преждевременный кризис и уничтожило бы основной смысл создания цензового кабинета при реальной силе в руках демократии.

Индивидуальное вхождение Керенского в правительство Милюкова я считал об'ективно небеснолезним. С другой стороны,—как говория д сму тут же,—свособразное положение Керепского делало это вполие возможным. Керепский не сезала формально им с какор социалинстической парикей и ладирует всего или какор домуго румпиру, которой все и някакого дела до Интерпа-

довую группу», которон нег инис-

Копечно, Керенского не мог удовлетворит такой ответ... Ему явио хотелось бить и и и и и с т р о м. Но ему вужно было бить посланником демократи и и официально представлять ее в первом правительствереволюции. Он отошен от мели более чем неудольстворентия. Я же польек Соколова открымать заседание (исколительного Комитета, дре вадо было, пе откладывая, поставить копрос о власти, об ее программе и об отношения к вей Совета.

Пробираясь через толну, ми наскоро обменивались с Соколовим мнениями на этот стет. Соколов, видимо, представлял себе дело так, что будет и должно бить образовано коалиционное правительство, по защищал позицию врайне слабо, явлю не продумав еще вопроса, и очень быстро сдался. При систематическом обсуждении и при практическом создании первого кабинета—од не был в числе защитников хоалиции и голо-

совал против нее.

Исполнительный Комитет собракся в П'м часу, дочти в полном составе. В соседней зале било уже людю и шумно. Памитую в червиней даже, деметаты собиранись спозаранну, чтобы запять места. На очередя в Совете стояли, главным обравом, солдатствие в про си,—в сиязи е позицией, запятов Думским Комитегом, и в связы с вчеращимии вметупленнями Род-

Не номию, кого отрядили в Совет для председалельства и руководства: этому не придавали большого вязчения. Но в Исполнительном Комитете прилоговлинсь к большой работе по большому вопросу и ожидали первого серьевного столкновения мнений на принципиальной почте.

Кто председательствовал, не помню,-но кажется это

был не Чхендзе, измученный и издерганный бессонпицей, непрерывными ретами и мельтым делами.

Как же стояла и как, на мой взгляд, должна была быть решена в данной обстановке политическая проблема

революции?

Здел. било би, по меньшей мере, неуместно предпринимань историко-чубищистический, а тем более социологический - гранта хараятере и целях революцин, сказанием хараятере и целях о задачах демократа минадипей паризма, и о задачах демократа минадипей паризма, и о задачах демократа минадипей мационалной, конам положения в России в данной националной, козайственной и междумародной обтоже. Но совершенно очендию, что решение менто ческой об сопроблеми витекало из предпосылок вменно историко-социологического сойствинораду с учетом реального соотношения сил и компретното состоящия национално-козяйственного организма. Совек без экскурсий в область общих рассуждения ободител, поэтому, желаза.

Я уже умомивая о тех контретных обстоятельствах, которые, на мой выгад, не позволькя демократия, возглавляемой аванизаром циммеральдски - вастроенного прометарила, выта власть в свой руже в данной обставовке. Эти обстоятельства, во избежание провала ревомоции, в целя зарешления победы над паризмом и установления необходимого режима политической свободи—одставляли победы—наставляли победы парод передать власть в руже дажновой буржувани. Но, если для квждого последовленьного моситель классовой продеварской деоодгии было очевидов, что власть и е редается в ружи врагов, — то передать се быто можно лишь на опредедениях усло-

в и я х, которые обезвредили бы врагов.

Надо било поставить цензовую власть в такие услояя, в котороную спа била би руч и ой, была бы неспособия повернуть вспать революция и обратить свое классовое оружие, спосызовать свое положение против демократить прабочего класть в такие условия, чтоби она поставить цензовую власть в такие условия, чтоби она не могла поставить серемених препытствий необходимому развертиванию и проднижению революции. Слюзом, селя парод сам добровольно выбирах и ставии себе власть, то он естественно делал то, что е м у н у жн о, а не его классовым врагам, которые, по его сонзводению, становились официально во главе государства.

Перед резолюционной демократией столан задатая сделать попытку и епольно зать своих эрагов конечно, для своих целей. Народ, став фактическим хозинном положения, в сагр особих обестоятельств, уста для, по он ве мог одать в чужие враждебние функим; по он ве мог одать в чужие враждебние ружи са мого себя и добровольно перестать быть хозяином положения.

Каковы были генденции, стремления, цели буржуззин, принимавлией масять? Каж должила была опа стрематься использовать ее? И, с другой стороны, макие условие общественно - полнатической изваны были необходины для демократия?—Это зависело от того, как обестороны поцинали и должини были понимать смысл,

цели и ход происходящей революции.

Что касается цензовой России, империалистской буржуазин, принимавшей власть, то ее позиция и ее планы не могли возбуждать сомнений. Цели в стремления Гучковых, Рябушинских, Милюковых, сводились к тому, чтебы ликвидировать распутинский произвол при помощи народного движения (а гораздо лучше - без его помощи), закрепить диктатуру капитала и ренты на основе полусвободного, «либерального» политического режима-«с расширением политических и гражданских прав населения» и с созданием полновластного парламента, обеспеченного буржуазно-цензовым большинством. На этом цензовая Россия должна была стремиться остановить революцию, превратив государство в орудие своего классового господства, а страну в олигархию капиталистов,-подобно Англии и Франции, которые именуются «великими демократиями Запада». Движение, идущее дальше диктатуры капитала, цензовая Россия, принимавшая власть, должна была стремиться подавить — всеми имеющимися валицо средствами.

А наряду с этими общими целями в революции, у нашей буржуазии были особые специальные задачи —

по обслуживанию пационального и и и е р и а и в у и, россейской пеникодержавности—в происходящей войдееВойна до коппа» и «верность добясениям соозниками —ради Дарданеля, Армения и прочесто вздора, были необходимыми лозунгами цензовой России. Эти лозунгя, копечно, были в круживащем противорения с равичнореспольция, — и потому революция должна бить останольена, обуздала, приведения к покориости, покорен а понози великодержавности,—как частному и специфическому продяменном диктатуры капиталь.

Вся эта поэвция цензовой России, все эти задачи буржувани, принимавшей власть из рук восставшего народа,—же могли внушить сомнений ин одному последовательно мислящему марксисту вообще и циммервальдун, в акситости. Все это вытелало с желевной необ-

ходимостью из об'ективного положения дел.

Другое дело — позиция советской, соддатежокрестьянско - рабочей, мелкобуржувано - пролетарской демократия. Есзадачи были далеко не так очевидии и весьма спорим. Еспонимание должного хода регодириим похоло бить и было весьма разлачии.

Ес и раво е крило (в котором нам интересни не обматели-народинки на н. с-ов и грудовиков, а мислящие марксисти на лагеря Потресова и коми.) утвердитаюсь в мисли, то паша в рево лю цля есть рево-лю цля есть рево-лю цля есть рево-лю цля есть рево-лю цля бур жува на я. Этой мисли наши правия с марксисти на сотавлил до самого совето печевлюения от сматитаческой сцень. Как теоретическое положение, это могла об и быть, вообще говоря, и ме сообению могла об и быть, вообще говоря, и ме сообению

вредно.

Но очень вредие было то, что эти группы делами из данного поколения колочески сопершенно необязательные, а фактически совершенно неправальные зоды. А они делам те выводы, что при таком усложные все више отмечение шаяты, тевденция, стремления обружувания—множе в ко и и и, что установление у нас диктатуры капитала (как «в великих демократиль данадая) есть основная задача нашей знои и единетенная цель резолюдия; что империализм можой реколюционной России, а, стало бить, и зодил в единение доблествими соколиками, суть пенябежные и нактом метим: э-кольных дребующие поддержим демократия, во метим: э-кольных дребующие поддержим демократия, во избежание «национальной катастрофы»; что рабочий ылаес и ърестыянство, в связи с этим, должчы сокращать свои требования и программы, которые иначе будут

«неосуществимы» и т. д.

Все это означало не что инос, как планомерную и сознательную канапульщию перед индутократией. К этому сводилась вся политическая мудость, вся программа и тактика потресовсем-плехановских групп; а за ними в скором времени попыевкес, и прочие оборонци, которых быстро перещегомяли в этом отношения вные «пимиералахация.)

Такова била фактическая поэпция правых заеиентов Совета, а саедовательно—ото была одна из возможных повящий всего Совета, одицетворавшего всерреволюционную демократию. На этой пооящиль, всермости, просто вытежам эступка выасти Гучкову-Милькову без всякых условий,—на предмет осуществления ими их либерально, имперальноето попрограмми и устающения ими у нас еправолого порядка на свой класской лад и на западний образец.

Противоположную позицию занимало левое крыло Совета, его большевистско-лево-эсеровские элементы, а следовательно-было возможно, что Совет в целом займет эту противоположную позицию. В основе ее лежало привнание, что в результате мировой войны совершенно неизбежна мировая социалистическая революция, и что всенародное восстание в России кладет ей начало, знаменуя собой не только ликвидацию царского самодержавия, но и уничтожение власти капитала. При таких условиях, революционный народ, в руках которого оказалась реальная сила, должен использовать ее до конца, взять в свои руки государственную власть и безоглагательно приступить к реализации программы максимум, вообще, и ликвидации войны — в частности. Согласно этому взгляду, цензового правительства вообще быть в революции не должно, и ни о каких условиях передачи ему власти речи быть не может...

Надо сказать, однако, что представители таких взильдов были крайне слаби в Исполнительном Комичетственно и качественно. Они липе таухо чного варивалия и споинсывалия на этог счет—бодьше для дематогии и для очистия совести; но они и не думали вступать в сколько-нибудь реальную борьбу за эти принципк—ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете, ни среди масс.

При обсуждения вопроса эти злементи были почти незаметны; они не выступали с самостоятельной формузировкой своей поэгации и, при практическом решении вопроса, составили единое большинство с представителями третьего гечения, и которому примимал и ли

\* . :

Мие инчио дело представлялось так. Маровая социадистическая резоляция действительно не может и с увентать собой эпохи мировой имиериалистеской войны. Историческое развитие Евроим эступает в эпоху ликвидации комнитализма, и ход нашей собственной револючимы долены рассматривать при свете этого факта. Кулиими долены рассматривать при свете этого факта. Кулиден буржараной революции в России, кули-политического и социального миникализма, поэтому че только вореде, но банзорук и утопитеце \*).

Наша реколюция, хотя и совершенняя демократическими нассами, не имеет, правадь, им реальных сля, и необходимых предпосылом для немедленного социали, и необходимых предпосылом для немедленного социалистического преобразювания Россыи. Социалистической Европы и при ее помощи. Но о закрепленяя и пастом пред реколюция буржульной диктатуры — не и оже т

быть и речи.

Ми должим раститывать на такое развитие нашей революция, при котором вародне требования могим би бить развернуты и удолистворены во всех областях, независимо от рамов, поставлениях як современными занажным адуговратаетсями государствани. Эшоха выквидации царязма в России, совпадая с определенной зиков в мировой истории, при данном характере совершивниегося переворота, необходимо должиа бить насыщем отромыми и еще неизданным доссее с оця в ли-

<sup>•)</sup> Об утом в нашела статал, паправленную проти восполского потресовлего хурова "Нело", для феваральского этуров, "Нелож». Но тот туров турова пред тот выражения пред тот пред тот

ими содержанием. Революция, не дая России вмесаденного социализма, должив авываети на прямо й путь к нему и обеспечить политую свободу образаются образаются образаются образаются образаются и образаются обр

Капим образом вообще необходимо вести по этому руки вышу револоция»—другов вопрос. Но в данный комент, в процессе самого переворота—демократия не в состояния однями езомии сидами досинирую втих целей. Империалистская буражуваме должна послужить фактором в се рукаж; должна бить использовать сео дин окончательной победы над царызмом, для залося вания и закрепленение самого полного и курокомо сред-

ствительного демократизма в стране.

Советская демократия должия вручить власть ценвовим загаментам, своему классовому врагу, бев участня оторого опа сейчас не совладает с техникой управления в отчаниных условых разруки и не справител с на дами наражва, с силами самой буркузати, обращенными цеником против нее. Но эта власть, вручаемая классовому зрату, должна быть та в ой в за став, которая обеспечит демократин полнейшую с в об од уб ор в бы с этим врагом, с самим восителем власть. А у словкя се вручения должны обеспечить демократия и полную победу вад ним в искальномущеми.

Вопрос, следовательно, заключается в том, захочет ли цензовая Россия принять аласть при таких условиях. Из задача, следовательно, состоит в тои, чтобы заставить ее принять власть, заставить ее побти на рискоманный опыт, как да наименьшее здо.

При выработке условий передачи влеги, предусматривая немедленную борьбу с буржуавлей, борьбу на самом широком фронте, борьбу пе ва живот, а на смерть и даже открывая уже эту борьбу (на-за армии),—не надоогнимать у буржуавли на де жду за виг рать эту борьбу. Надо откретельно таких обращенных к чейтребовлий и условий, при которых она могла бы счестьопыт нестоющим и обратиться к другим путям закре-

пления своего классового господства.

Надо стараться всеми силами не «сорвать комбинации». И в соответствии с этим — отраничиться минимальной, действительно необходимой программой.

От этой кемибивации требовалось лишь одно: созрань такие условае политической живий, при которим демогратия могла би немедленно (но установлении их) развервуть скою программу—в области внутрениев, внешней и социально-комомической политики. Этого было достаточно, этобы обеспечить правильний датьейший ход реколоции. Воже ни для чего участия буржувани не требовалось, и ни на какое иное «использование» она более не подпа бы.

0 8

Кавие же именно конкретные условия передачи власти поили создать такого рода статус, необходимый для революции и демократия? То-есть, на кавких же именно конкретных условиях должна быть вручена власть правытельству Мылкоков?

В сущности, таким условием я считал только одно: обеспечение полной политической свободы в стране, абсолютной свободы

организации и агитации...

Сейчас, рассуждал я, демократическая Россия совершенню рассимаела, лишела всяких кнутренних скреп, всякой упругости и способлюсти с сопротивлению; сейчас это не живое тело, а несом земной. Но с революцией пародные массы будут спрыспуты живой водой и муновенно возродятся в органической жизни. Демократическая Россия в течение виеногих бильжайших недель, несомленно, покростся прочной сетью классовых, партигных, профессопавляюм, муниципавлямых и советских организаций. Она сплотится во-едино и будет непобедима перед адиом об'единенного фроита капитала и имиеражатымы.—Это одиа сторона дела: создание по вого т е а а революционной демократии.

Другая сторона, другая задача состоит в том, чтобы вдохнуть в живое тело надлежащий живой дух. Если первая задача будет решена при отсутствии всяких препятствий к организации народных масс, то вто-

Освобожденные массы, встраклутые и просевленные веникой бурей, оклаченые сознанием, то жизы строится заново,—не могут в процессе этого строительства остаться чужды своим ископным лозунила, своим собственным интересам. Предводительствуемые пролегарским авангардом, стоящим под энаменами Цимераватьда, опи не могут огдателя в ружи пожещихов и длуговратов, не могут превратить повое государство в орудие их жассового господства и жанитуляровать перед жупесами икущей жинки. Лишь бы ничем не стеспядась та лихорадочная работа по просевещению масс, которая немедленью будет развершута передовыми- группами демотоватия, партивки и советами.

Свободу агитация в данкой совохушности обстоятгенствя сентаки достагонной для гого, чтобы не данинернанистекой буракузыни закренить диктатуру каштгала, чтобы не дать ватвера, етс у нас формам серопейской буракузанной республики, чтобы открыть простор дагинейшему дайжению в утлублению револоции и в ближайшем будущем привести страну к политической диитатуре рабоче-крестывалского большинства—со всены ди-

текающими отсюда последствиями...

Я рассуждая при этом так же, как, в сущности, рассуждаля большевия несколько мескцее спуста. Про образования одной из экоалиций», когда анги-демократический карактер власти Керенского уже определававиолис, когда вместе с тем исякая реальная сила экоалиция» уже иссикала и переходила на сторому большенков,—большевики макнуле рукой на правительство бимнего дворца я, предоставлие ему делать, что опок желитребовали для себя гарантию только одного: сво бо д м аги за дик.

Это основное условие нередачи власти буркурании представляюсь мие, вогоперых: совершению обязательным, без всиких ограничений; а воекторых—совращим, растаточные гарантии, растаточный фундамент для выполнения всей дальнейшей необходимой программи демопратам.

С другой стороны, это условие не могло бы не быть принято противной стороной. Всякие иные требования,

несомненно, менее важные по существу,-могли «сорвать комбинацию». На многие и многие из них Милюков и К' не могли бы пойти перед лицом своего классового, группового, персонального положения, перед лицом вссго своего прошлого, перед лицом общественного мнения Евроны. Но этого требования-не покушаться на принципы свободы-они не могли не принять, если они вообще были готовы принять власть в данных обстоятельствах с соизволения советской демократии. Пойти на давный опыт-значило пойти на это условие, значило поднять перчатку, бросаемую революционной демократией, значило — попытаться осуществить свою программу, закрепить свою диктатуру путем единоборства на открытой арене при условии полной политической свободы.

Но этим основным пунктом все же нельзя было ограничить условия передачи власти цензовым элементам. Во-первых, — это ясно само собою, — была необходима полная и всесторонняя амиистия. Во-вторых, революция должна была дать не только хартию вольностей, но и конституционную форму, способную воплотить в себе идею народовластия, народной воли и народного права. Надо было санкционировать и закрепить в законных формах работу временного-катастрофического периода и сделать новый статус постоянным. «органически»-раввиваемым, углубляемым, доводимым до логического конца. Надо было обеспечить скорейший созыв полновластного и всенародного Учредительного Собрания, на основе демократичнейшего избирательного закона. Тень столыпинской Государственной Думы, жаждущей получить какие-то формальные права на революцию, была лишним фактором, заставлявшим немедленно поставить во весь рост идею Учредительного Собрания.

Эти три условия: декларация полной политической свободы, аминстия и немедленные меры к созыву Учредительного Собрания, - представлялись мне абсолютно необходимыми, но вместе с тем исчериывающ и м и задачами демократии при передаче правительственных функций в руки цензовой буржуазии. Все

остальное приложится...

И я, в соответствии с этим, вполне сознательно пре-

иебрегал оставлении интересами и требованатии демократии, как бы они ин были несомнении и существенны, как бы непредожно ни было предрешено их осуществление при сколько-нибудь правлальном и удачном ходе революции. Я оставлял в стороне и считал ненужения обусловливать цензомую власть такими несомнениями пунктами, как земля, без которой теоретически немислима победоносная резолюция.

Я считал излишним требовать от этого правительствуядаже и такие латов, лак нескъпенное обзываеми республики. В связи с вопросом об образовании власти, мена не интересовала судьба Романовых. Я бил убежде (и выскваниял это), это республива, как и земля—в руках у демократин, это они обеспечени сетяживным кодом вещей», если только путем киспользовании» буржуважи, при полощи кабинета Лакова-Миликова, удастех дажиподучно вавершить переворог, илкиждаровать цариям и перейти к повым условиям нашего общественного бытия.

Я считал непужным и непозможным яводить в цикагребований в еще один приякт демократическую влешвою политику—и од и т и к у и и р а... Иные погом призавлали это опиночным. И, в частности, Мартов, с которым я, в общем, единомислия (резко раскодись в отделиных случамк) на всем протижении резолющия до сего времени ")—упрекам звоселаствия первый Исполнительный Комитет, что он не обусловал правительства дьюза и Малюкова требованием должной «поснной политики», а это запутало дело мира в реколюции. Я решительно не сосласен с этим и до сих пор считаю правилыной позицию, запятую тогда Исполнительным Комигетом.

Прежде всего—это маниловский теоретический пов всев подходить к Милюкову с требованиями Циммервальда. Что-внбудь одно: дибо считать цензовый либеральный каблиет вредным и невужимы для того момента, либо не навызвивать ему такик функций, какие противоречат в корие самой его природе и какик он заведомо выполнить не может.

Во-вторых, спрашивается, каковы именно могли быть

<sup>\*)</sup> Пишу это в октябре 1918 г.

конкретные требования мирной политики от кабинета Милюкова?.. Их принижение, сужение, сведение к минимуму-было бы чрезвычайно вредно со всех точек зрения: это означало бы выставление урезанных мирных требований перел всем миром в качестве международной программы рев о л ю ц и и. Если же Милюкову предложить действительную программу революции, то понятно-этой марки он бы не выдержал, и практически его кабинет был бы невозможен.

В-третьих, самый такой метод подхода к образуемой цензовой власти я считал неправильным и вредным. От этой власти требовалось не соглашение с революционной демократией на той или иной программе, платформе, а лишь предоставление революционной демократин свободы действий, свободы беспрепятственного развертывания своей программы-как бы ни относился к ней кабинет Милюкова. Соглашение на какойлибо материальной почве — будь то республика, будь то аграрная или «военная» программа,-предполагало некое сотрудничество и требовало «контакта»... Так и смотрели на дело правые и обывательские элементы Исполнительного Комитета.

Между тем для меня была ясна, была естественна и необходима перспектива не сотрудничества и контакта, а борьбы, самой законной, правомерной и исторически неизбежной классовой борьбы между революцион-

ной демократией и цензовым правительством.

«Соглашение» в данный момент, т.-е. декларированное условие вручения власти, должно было поэтому свестись к ничтожному, почти формальному минимуму: к тому, чтобы уравнять условия этой борьбы, чтобы вырвать у плутократии ядовитый зуб-против самолеятельности и классового самосовнания народных масс.

Это были два принципиально различные понимания момента и ситуации. Те, кто настанвал на расширении требований (если делали это с полным сознанием), предполагали, что данную программу выполнит правительство Милюкова, что оно должно ее выполнить. Для меня же било ясно, что образуемое временное правительство, при благополучном завершении переворота, окажется весьма временным, что оно не выдержит развертывания народной программи и неизбежно зопнет под напором народных свя. Это м у правительству — революпвя, при данном всенародно-армейском характере ее, конечно, окажется не под святу, не по пъсчу, не по природе. При действительной любеде революции ощо ока-

жется ее жертвой в недалеком будущем.

И я на том же заседании гозория для тех, кто стреимаем расширать нан-рорму соглашение на с негозовобуржуваней: необходимо не соглашение на силатформер, а свобода борыбы—некено и немужно пред'являть ясторисмление и невыполнимие для нее требования; надоне за вле и мо от нее разверивать свою портомму; при помоще этого правительства ми должни жишзвершить и закрешить переворог, а терез несколько недель, чрез два месяца им будем иметь другое правискляжем—медкобуржуваное правительство Керенского; к нежу ми будем пред'являть другие гребования, сму предзожим иную программу, соответствующую его иной классвовой природе.

Предлагение цензовому правительству, та предмет миноциення, демократической программи и стремение подменить единственное необходимое условие передачи мену выасти соглашением с или на определения платформе — это од на сторона р аз и отглас и я в Исполнительном Комитете. Не менее диболития била в Исполнительном Комитете. Не менее диболития била

другая.

"Казалось бы, ща основания всего предмущего, что сторошники расширятельной программи должни были находиться от меня и вправо. Но ориентироваться в данной обстановке было не так всего, и программу усердно расширяни с ле ва. И пя этого расширения необходимо вытекая практический викод. А ниженно, программа, разработания декократией для цензового правительства, должна была выполняться им естественно св ко нтакте», при по ддержке, при содействии, при уча-

И опираясь на расширение программы слева, правая часть довольно последовательно могла требовать официального участия советской демократии в правительстве, точесть создания «коадиционного» министерства. Его, действительно, и требовала право-обывательская часть, утвердившаяся в мысли, что революция у нас буржуазная, что наша задача состоит в создании свободных условий буржуазного развития и в насаждении его основ-в контакте, в согласии и в сотрудничестве с цензовыми элементами. Видя в перспективе органическую работу над урезанной (применительно к требованиям буржуазного строя) программой,оборонцы и народники отстаивали участие демократии в образуемом правительстве.-Те же, кто вместе со мной, пытаясь «использовать» буржуазию, видел в перспективе борьбу за неурезанную программу и стремился сохранить для нее развязанными руки советской демократии,-те были решительно против всякой «коалиции» и против участия в первом революционном кабинете...

В этом последнем пункте мм нашли поддержку у тех, кто по недоразумению рас ширял условии передачи власти цензовому правительству, а также и у тех, кто «поговаривал» об образовании демократической, рабоче-крестланской власта.

Так стоял вопрос, так представлял себе я положение дел и так, примерно, насколько позволяло время, я высказывался 1-то марта в Исп. Комитете при обсуждении политической проблемы революции.

\* \*

Обсуждение началось. В вале Солета шумена толита, которая просазнавлась и в комнату 13-ю, вожнужсь, чегото требуя, пред'являя какие-то бумаги секретарии и комким доброзовлявы. Часовые и новие служащие с трудом сдерживали напор доминицикся в заседание комитета, по «презымайник» и енеотожнику делам.

Обсуждение началось довольно дружно и толково. Очень быстро сипределилось настроение—против участия в правительстве, прячем на эту тему впезапно раскричался Чкендзе—без нужды волнулсь и грозя ультиматумами.

Чхендзе, вообще, как огня, боялся всякой причастности к власти, не только сейчас и не только для советской демократин, но и впоследствин, и для себя лично и для свопх ближайших друзей. Сильной, принципиальной и толколой защиты коалиции сейчас не было. Впрочем, не было тогда наяпно более литересных се сторонинков — Богданова, которому было поручено взять на себя организацию канцелярии, Пешехолова, «конисколстиующего» на Петеофурккой

Стороне.

нему, не велось.

Как бы то ни было, центр обсуждения был перенесен в разработку условий передачи власти временному правительству, образуемому думским Комитетом. Что же касается самого факта образования цензового правительства, то он был принят, как нечто уже решенное, и против него, в пользу демократического правительства, насколько я помню, тогда не было поднято ни одного голоса. Между тем, с самого начала в заседании присутствовали: официальный большевик Залуцкий, неофициальный Красиков, а затем, через некоторое время-Шляпников, порхавший туда и сюда по партийным делам, представил Исполнительному Комитету нового большевистского представителя — Молотова... Я, конечно, не говорю о таком «большевике», как Стеклов: он не только в это время, но и до самого октября не имел ничего общего с большевиками; в те же времена, он подобно мне, представлял це итр Исполнительного Комитета.

Направо были бундовцы (партийные представители) и не помню кто из «народников»... Протокола, по-преж-

Обсуждение, однако, продолжалось недолго. Верояво, не более, чем через полчаса, опо было перваво довольно шумим появлением изча запаваески какогото подкомника, в походной форме, в сопровождения гараемарина с боемым вядом и взяолнованиям папряженным лицом. Все с досядой и возгласами негодолжим обернулись на них. В чем дело?

Вместо точного отлета, полковник, вытклучвинсь, стах рапорговать о гом, что сейчас Испольнительный Комигет есть правительство, обладающее всей полнотой власти, что без него инчего сделать нельяя, все от него зависит, что ему повинуются и должин повыполаться все добрые граждане—и дальше в этом роде. Подоботрастный тои полковника, привычный ему в обращения с начальством, его нелепая болтовня, а, главное, произведенное ям нарушение занятий, понятно, произвели неприятное впечатление и привели в раздражение большинство.

— В тем дело, гозорите токком и скорес!—вакримати ему со всех сторок. Митоге встани, итколению зоцарнате са беспорядом. Охватило сознание беспомощности, ощущение тоски и издлосты. Но полковники ис унималис и стак гокорить о своей предвиности революции, о том, как от «в равниве всегда» и т. с.

Мы окончательно потердан терпенье. Пришлось, повысив тон, приказать полковину об'ясинть, в чем дело или удалиться. Оказалось, что глуний офицер был посави из думского Комптета от имени Родилики и все предыдущее было динломатическим приемом, который ом

же счел необходимым для своей миссии.

Дело было в том, что Родзинко, получие от пари телеграмку, с просмбя възскать для сиздання в едно, не мог этого сделать, так как желевнодорожениям не дами ещу поеда без раврешения Исполнительного Комитета. Полкомит был прислан просить этого разрешения. Приходилось нежеделено обедулать это, перерав вачатое дело. Полкомита просиди пока удалиться. От успек уже влюзь начать свою речь о своей предаляются революция, подкрепляя это ссылками на факти из своей богорафии, во его преребил вообуждениям гараженария.

 Позволяю себе,—начал он,—спросить от имени моряков и офицеров, какое ваше отношение к войне и к защите родины?... Повинуясь вам, признавая ваш автори-

тет, мы должны знать...

Это было уже слишком. Обоим было решительно приказано удалиться. Но, уходя, гардемарин, все же продол-

жил свое заявление.

 Я считаю необходимым сказать, что мы все стоим за войну, за продолжение войны. С нами яся армия—и здесь, и на фронте... «Рабочий Комитет» может на нас расчитывать только в том случае, если он также...

Гарденарина прервали.

 Вопрос о войне и мире в Совете еще не обсуждался. Когда будет принято решение, вы о нем узнаете. Сейчас, будьте любезны, не мешать очередной работе...

Да, вопрос о войне и мире еще не обсуждался. Он был сняг с очереди первых планомерным вмешательством в стихийный процесс реводющим Исполнительный Комитет сще не имея из магенией возможности заявлять утаниую поознаго этому вопросу, а тавлюс—не в р асс ета х тому вопросу, а тавлюс—не в р расровать проблему мира. Напротив, было необходимо выжительного возможно. В Совете же этого вопросы не жизативали и сами рабочке, инстинктивно чумствуя, что от может овалителя всемы больных, увайне сложения и предатим подводними камения. Но было жело: продокжать эту фитру умогалания можно и должно лины от известных пределов. Не нинче—зактра проблема должна ине нам и об остроте проблемы и о ее опасности, было крайне симитоматично.

Вопрос о поевде Родзянки был решен очень быстро одним дружным натиском. Мы говорили об этом, стоя на ногах, как были во время борьбы с подковником и с гар-

демарином...

Я говорил: Родзянку пускать к царю нельзя. Намерений руководящих групп буржуазии, «прогрессивного блока», Думского Комитета, мы еще не внаем и ручаться за них никто не может. Они еще ровно ничем всенародпо не связали себя. Если на стороне царя есть какая-либо сила-чего мы также не знаем, то «революционная» Государственная Дума, «ставшая на сторону народа», непременно станет на сторону царя против революции. Что Дума и проч. этого жаждут, в этом не может быть сомнений. Весь вопрос-в возможности этого. И нельзя создавать эту возможность образования контр-революционной силы под видом об'единения царя с народом в лице «народного правительства»... Их сговор в ставне и успехи царя могут произвести величайшую смуту среди армии-и без того растерявшейся, сомнительной и неустойчивой. И что было не под силу одному царю, то он легко может сделать при помощи Думы и Родзянки: собрать и двинуть силы для водворения порядка в Петербурге,--не только революционном, но и совершенно распыленном и беззащитном... Ведь, каждому известна и истинная позиция думского большинства, и то, что контрреволюции достаточно иметь один преданный сборный подк. чтобы погубить все движение. Кто может ручаться, уло от разрешения дать ноевд Родзянке не зависит судвба революции? Надо благодарить железнодорожников за правильное понимание и доблестное выполнение ими долга перед революцией, и в поезде Родзянке отказать.

Не помню, высказал ли кто-нибудь мнение, что поезд дать было бы полезно. Может быть, говорил кто-нибудь, что это не принесло бы вреда. Но, во всяком случае, прения были чрезвычайно кратки; и если не единогласно, то огромным большинством, было постановлено: в поезде Родзянке отказать.

Почему-то осталось в памяти, что напротив меня в это время стоял Скобелев, который; кажется, председательствовал и голосовал в этом вопросе вместе с боль-

шинством.

Позвали полковника и, об'явив ему решение, отпустили его. Он явно не ожидал такого исхода своей миссии, но тон заявления был настолько категоричен, что преданный революции вестник Родзянки принужден был ограничиться одним «слушаюсь» и, звякнув шпора-

ми, удалиться.

Мы обратились к очередным делам. Не помню, попытались ли мы продолжать обсуждение вопроса о власти, или же погрязли на несколько времени в «экстренных» «внеочередных» делах. Этих дел, во всяком случае, накопилось довольно. Но минут через 20 по уходе полковника, на думского крыла, через нашето секретаря передали «члену Временного Комитета Государственной Думы Чхендве» просьбу от имени Родзянки немедленно ножаловать в председателю Государственной Думы. После колебаний и ворчания со стороны доброй половины присутствующих Чхендзе стал покорно собираться. Цель его вызова была очевидна.

Но в это время в комнату влетел бледный, уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчая-

ние, как-будто произошло что-то ужасное.

— Что вы сделали? Как вы могли! — заговорил он прерывающимся трагическим шопотом.-Вы не дали поезда!.. Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это... Вы сыграли на руку монархии, Романовым. Ответственность будет лежать на вас!..

Керенский задыхался и, смертельно бледный, в обмороке или полу-обмороке упал в кресло. Побежали за водой, расстегнули ему воротник. Положили его на подставленные стулья, прыскали, гормошили, всячески пряводили в чувство. Я не принимал в этом участия и мрачно сидел в соседнем кресле. Сцена произвела на меня отвра-

тительное впечатление.

Что Керенский, не спаниий несколько почей, запратанний нечеловеческое количество нервной энертна дин регольщин, ослаб до гранизальной истерика—это быз дин регольщино. Что он в важном деловом вопросе, требеванием бистрой деловой ориентировки, подменил здравий симент и трезний рассте получетаральным и нафосмав этом также еще не было инчего особенно злостного. Хуже было л, что Керенский, на второй день реснюции, уже явился из правого крыла в девое примим, токовых и Родзином... Кроме того, я опасался за судьбу принятого решения насечет поезда. Керенский, помыто, явился с тем, чтобы его анпулировать, а его нажим и его истерика могли оказать занявие на многих.

И, действителмо, очиувшись. Керенский произвестут же длинную и бестолкогую речь,—не столько о поетресния, сколько о долге владого перед ревоми траним Таврического двора. Он говорал нудно и раздраженно, подчеркивая не раз, что он, керенский, пребывает в правом крыте для защиты интересов денография, что он уследит за ними, обеспечит их, что он достаточных тарватик, что он при таких условяях недоверна к Думскому Комитету есть недоверие к пему, керенской му, что оно при таких условяях медоверна у того, прет таких условяях медоверна опасло, претократим, что ону при таких условяях медоверна опасло, претократим, что оно при таких условяях медоверна опасло, претократим образовать не при таких условяях медоверна опасло, претократим образовать при таких условяях медометь, опасло, претократим образовать не при таких условяях медовать опасло, претократим образовать не при таких условяях медоверна не претократим образовать не при таких условяях медометь опасло, претократим образовать не претократи

ступно и т. д.

Сейчас свиб specie acternitatis, при свете асего далииейшего, ася эта напвида, истерияно - этоцентальная реть представляется ине чрезвичайно карактерной; это зародиш будущего беспомощного истерива, образившего себя не «магематической точкой русского бомапартизма», а действительным Бомапартом, призвайным спасти страву и революцию, вообразившим себя суб'ектом диктаторской власти, а не об'ектом власти стижий и контръреволождом пликт крупи.

Керенский потребовал пересмотра принятого решения о поезде Родзянке. Несмотря на протесты меньшин-

ства, указывавшего, что нег налино никаких повых обстоятельств, было решено пересмотреть вопрос. На этот раз прения шли довольно долго, причем размиченным ораторам правой сторолы удалось вслед за Керенским запутать вопрос и растерорить дело о посазде в общих расговорах о заагмоотношениях между крыльями Таврического долуга.

В результате произошло неленое голосование: всеми наличными голосами против трех — Залудкого, Красикова и меня—была отдана дань истерике Ке-

ренского, и поезд Родзянке был разрешен.

Родзянко, однако, не ускал. Времени прошло слишком милот, а спарадить посед было можно не так скоро. Был, вероитно, уже второй час дия. Царь не доходался Родзянки в «Дне» и выскал в Пскоз... Меня же, встреченный в соетской зале, известный старый меньшем Крохмаль поспешня довято подравить, что в только что осстоявлением годосовання и воткролал вместе с неметовым Красиковым, не пользовавшимся репутацией эразумительного чезовека.

. .

Заседание Совета уже началось. На предеданельском месте на столе, столя Н. Д. Соходол, героблегы и скодявший с него до самого вечера. На очерад быты поставлены, исключательно лин главании образом, «восеньке» вопросы: отношение солдат к возвращающимся офицерам, о выдаче оружия, о восеняю комиссии, ес составе и комистенции. На ораторской трябуне, т. е. ча столе, смежаля друг друга создаты и спранорщики». Что они говорили—я не сымпая и не вназо. Но все за-седание пропло под внаком трекоти и требований отвора думскому Комитету—в самям с вчераниям выступлением Годания и потора думскому Комитету—в самям с вчераниям выступлением Годания и попова думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям и потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям и потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением Годаниям по потора думскому комитету—в самям с вчераниям выступлением годаниям по потора думском по потора думском по потора думском по потора думском потора думском по потора думском потора дум

Дело о поезде не дало нам кончить дело о власти. За это время накопылась целая куча вермишели, и правильная двобата вновь была нарушена. Началась и текущая «канцелярская работа»; пришлось подписывать

щая «капцелярская расота»; пришлось г десятки бумаг, разрешений, удостоверений...

Не помню, зачем было необходимо отправиться в Военную комиссию, которая перебралась в накое-то новое неизвестное помещение наверху— в отдаленном углу дворца. Било страшно подумать об этом путештествии, через непропицаемие толии, мерез сиковиемчерез митинти, через шпалеры просителей, которых неивоможности удольегнорить, скловь строй всяких делегтов с экстренными зальениями и просто спреданных революции» обывателей,—с неотложимыми делами и без оних, с одини льбопытелюм.

Сообнили, что ло доорен только что пришен «копнос от величества»—виралин покорность и предожить смужбу революции. Испо—вск армия отряжирая от ног смих прях парима; и сейчас, для пересворога, не страшно ни кадровое, кастовое реажционное офицерство, их чевносотельный генералитет. Всех приходилось прику-

нуться «преданными революции».

Дворец ниел эчерашний вид—непролазной толии, невиносимой давия, бескопечных шнислей, неразберики и под'ема. В Екатериннекой зале поднимались над толлой бесчисленные знамела и фигуры ораторов там и сям.

Что было полого—это лакочии, раскинучие партийним огранивациями, с листами, спраками, свара ангертуров. Их плакачи: «Пештральный Комитет партин сощатисто-реальной полого предоставления с С. Д. Р. П. (большенков)»,—н тому подоблая сместельщика», ментрымуно красовалась на глазах тисячных томи, уднымя и нугая закоренских комеспираторов.

Партынная работа уже шая в городе на всех параж. Масси организовнивались. Как и вчера, авиодиованные акран добивались членов Исполнительного Комитега и сообщаят вноиныхи об эксцессах, столивовенных, стредьбе, погроме в той или иной части города. Исп. Комитет был тут не при чем; он инчего не мог поделать, и сосмажемие отряди по прежиему ше выушкан инжаких надежд. Но город сам, местимин силами, самоделтельноство разбонов залечивал свои рани, обезумявал и терапевтику, и хирургию, и санитарно революции. И чем дальше—тем больше «экстренине заявления» об экспессах, погромах и провываениях анархии оказывались пло-

дом перепуганного воображения.

Во главе Военной комиссии бил уже кем-то назначения Гучков, калидата в военные министри. Вместе с тем, весь облик Военной коммене министри. Вместе с тем, весь облик Военной коммент приобретал нетолько уздадий, по зложаечественный приобретал неперолитое количество энертии и времени по приобрета не,
веролитое количество энертии и времени по не,
вес в приобрет в сферу Военной коммести, и какале-то верхиме коррядоры, пад кумпей, где, нарушая все
заковим непроиндаемости, салство стоями военные, зомининеся к Гучкову. Гучков же, как гоморыти, заперсы
ведилим извем Киридалом Ваданимромичем и бых за-

нят с ним важными делами.

Запрудивнос сназата, потему именно, но я почувстновав, то мена сохватила в этом месте атмосфера не револьщая, в самой доподлянной компр-реомощим. Офинеры были не наши и не преживе, из компати 41-й, а сокоем досто сорга, важих в зиден потом около беренского пото сорга, важих и зиден поком около беренского пото сорга, нажих и виден потом около беренниловшими. Я не ванием никого из прежими ментралнам, ати Боенной компсия. Меня посмлали к Гучкову, с которым д, одняко, сокоем не жемая диеть дела.

Но, с другой стороны, к Гучкову, занятому с ведиким князем, не пускали, пока не узнали, что я член Испол-

нительного Комител. Тогда здруг все офицеры, ординарица, приближенные—стали более чем добезны, стали проенть меня столько дле минуты подождать Ал—дра Изапознача, стали усиленно притавшать меня к нему убеждали аколоронть с ням, прибаважа, что он сам нежля и желал повидать кого либо из рабочих депутатовь. Передо мной стали рассыпаться до того, что я почулетьюная какое-то смутное подоврение,—сам не заках, в чемпришлось би вести политический разговор. Я решительно откиваяск от этого рацеря и, яказыа комнату, тде можно видеть членов Исполнительного Комитела, отправияся назада, вичето ке добившись.—

Технические условия нашей работы не стали дучше за эти сутки, с тех пор, как я снаряжал «капитана Тимохина».

Заседание Совета было в полном разтаре и имело на этот раз деловой характер, несмотря на ту страстность, какую вносили солдати в обсуждение своих наболевших вопросов. Соколов всутомпию стоял на столе и эпертично управлял бущующим под его ногами морем шинелей, совершению подавявших мериме рабочие фитуры.

Исполнительный Комитет, как таковой, не руководих этим собранием и не знал голком, что там происходит. У него не было к тому никакой возможности; но все же это было упущением, имевшим довольно существенные установаться в приставления проставления в приставления в пристав

Исполнительный Комитет не заседал, когда я вернулся. Все по группам, или в одиночку, были заняты текущими делами. Иных не было на лицо...

Принило известие из Кронштадта, что там избивают офицеров, что убит адмирал Вирен и другие. Собитие было уревлимайное и могло послужить сигналом к граздиовной ревие ненавистного офицерства болеенению изтероенной массов. В связи с настроенныем, царианиям в Советской зале (па лючее бесталитного поледения думских политиков), а связи с возможной промогациейкронитадиские избиения могли вылитися в безудержиро и гибельную стихийную бурь. Екло необходино потушить движение в зародние... Когото в экстренном порадке отрадили в Кронитадти. Приходили и другие известия о насилиях пад офижерами. Выло решено немедленно опубликовать возвание к солдаты, с протестом прогив самосуда, с призизом установать «контакт» нежду солдатами и офицерами револоционной армии, с уклазинем на «прихоскителием сфицерской водъности в новых условиях и на необходиности заменить массовую огуматую месть привасчением с ответу одилях лишь выповыки. Я, среди шума и беспорадка, написая краткую прокламацию в этом дуже, по дозольно вездачно. Стеклов валяся переденявать. Нежоропромям и отправиям в типографию, чтобы раскленть по городу к почл яли за ному.

= = =

Пришла «бумага» от нового петербургского «общественного градовачальника», казначенного Думским Комитетом. Это был вищеупоминутый Юревич, который просил Исполнительный Комитет пазначить ему помощника.

Понятно, никаких назначенных градоначальников быть впредь не должно: Но временно, в процессе установления нового порядка, в градоначальстве могла быть произведена крайне полезная работа, хотя бы по разрушению старого полицейского гнезда. И авторитет Совета и его контроль в этом деле, также могли оказаться весьма целесообразными. Но работа требовала, во-первых, большой энергии и не меньшего такта, а во-вторых, спевиального человека. Кого послать?.. Случайно встретив в кулуарах моего старого друга и единомишленника, финансиста и государствоведа Никитского (будущего товаряща петербургского городского головы), я без долгих разговоров снарядил его в градоначальство. Тут же была написана «бумага»; к Никитскому, в качестве секретаря, был прикомандирован, также случайно попавшийся, мой коллега по туркестанским делам, будущий левый с-р. Горбунов, -- и места доблестных генералов от полиции-Вендорфа и Лысогорского, ныне пребывающих в министерском павильоне, были достойно замещены.

Позднее, вечером, перед открытием знаменитого поседания на 2-е марта в аппартаментах духского Комитета, я сообщил, проглативая стакан чая, Юревичу и Некрасову об этой смене чинов градопачальства,— добавив, что я, нелегальный, нодал прошение Никагскому о разрешении мне жительства в Петербурге и падеюсь на благоприятный ответ.

\* \*

Часу в шестом было возобновлено заседание Комятета. Приступили к продолжению прений о власти. На этот раз Исполнительный Комитет был в полном составе, -- всего с представителями партий было свыше 20 человек. На половине заседания в Исполнительный Комитет влились еще девять человек, избранных солдатской частью Совета, в качестве временных представителей петербургского гарнизона. Это были большевики-Садовский, Падерин, затем левый центр — Борисов, Барков, Баденко и дальше люди неопределенной партийности, невыясненной фивиономии и невысокого уровня, вскоре исчезнувшие с горизонта... Сейчас вся эта группа, внезапно появившаяся из-за портьеры и переполнившая маленькую комнату Исполнительного Комитета, конечно, не могла войти в курс давно начатого обсуждения и, пытаясь деятельно участвовать в преннях, только мешала паботе.

Порядок обсуждения был установлен такой: снячала самий характер, классовый состав первого революционного правительства — буржуазный, коаляционный наи демократический; загем требования, к нему пред'язласмые в, пакомец, анчины состав кабинета. С первым оказалось наибольше возни и разногласий. Правда, о советском демократическом правительстве накто не завдуапесмотря на этераципий большевистский манифест, казалось-бы, к чему-то обязыванияй); по зато оснозательный бой дала сторонищим скозапидия, мобщинование

сольшие силы, чем утром.

Во главе «коллиционной» партии в этом заседании шан бундовци-Рафсе и Эрлик К вим пристали вкеми рие оброзици ст., а главное представители сивроднического» томка. Остальные дружим отстаплали невхождического» томка. Остальные дружим отстаните было постановаем 13-ю голосами против 7 для 8: в министерство Мильтова представителей демократии не посмлать и участия их в нем не требовать. Это надо заметить: это имеет значение для оценки недовазумений с Керенским, о которых речь будет даль-

Гораздо дружиее прошел второй пункт. Выдлизуще много три требования от правительства били развиты и дополнены. Но идее отказа от расширения требования и предакту, дее одного лишь обеспечения свободы борьби—эта идее так или няваче зегая в сопозу разработия этого пункта. Дополнения не миели самостоятельного значения; они лишь комментировали и углубалял общае требования полькой политической свободы и наиболее по-седовательного золющения принципа народовластия в виде Учестиельного Собрания.

Но все же это развитие и дополнение, эта детализация условий передачи власти буржувани были очень важны. И я считал бы огромным унущением, если бы они не были сделани и наши требования остались бы в том виде, в каком они рысовались мне личво до их обстудения...

Председательствований Стеклов запискавал отдельиме пузикти на явлее булати по мере на утреждения. Насколько помим, толоса здесь почти не делились. Работа шла на редкость дружно и напряженно. Реплина оргаров били на удимение кратать. Времени било мало, и все котели бить на высоге. Но, разуместся, върбежате зактрент них сообщений и емревъчкайной зажиности дель-было, невозможно. И свои, и посторонине, несколько раз ирривали работу. Помить бемическое зыкступнение Шлатинкова, ворнашегоск в разгар прений и закричавшего социк классическим закадимирским говором:

 Пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, у нас на вокзале конфисковали нашу партийную литературу. Исполнительный Комитет должен принять

экстренные меры...

В развитие пункта о политических слободах был предложен и принят пункто ораспространении всехваюванных гражданских прав на солдат, которые в не строи должны быть переведены на гражданское положение. Насколько помию, предложение это было сделаю одины из вновь иступивших солдатских членов Исп. Комитель.

Трудно оспаривать огромное значение этого пункта,

мотрый в чрезанчайной степени объетим дальнейшую раорт Совета. Пункт этог, правда, сам собой разумесь объет Совета. Пункт этог, правда, сам собой разумесь него объещатам правительства выполнить это гребование демогратии. Но совершению пеоспорико, что въжделение демогратии. Но совершению пеоспорико, что въжделения не особий пункт этого гребования и конкретное упоминание обудущей жизни армин избавлаю нас впосъедствия от масси вредных осложений и парализовало сопротивление буржуазии вповь созданному, чрезымчайно допозному для нее подомоению драши. В ор в 6 а за а р и из сильно облегчилась для демогратии благодаря ему, дармия песравлению более быстро и безболезменно перешая руки Совета.

мом пачале...
В развитие требования Учредительного Собрания и народовластия были выставлены и утверждени и ноготерых, возможно скорые и максимально-демократические выборы в городские и сельские муниципалитеты, аво-морми, после интенсивних поисков надлежащей формулироки, было решено требозать, чтобы правлетыело еис пред дринимало пикаких шагоя, предрешающей будущум форму правлетых »,—с тем, чтобы Учредительное Собрание свободно решило вопрос о всегублике или могамуми.

Муниципальные выборы, которых нельзя было осуществить без официальной власти, являлись первосте-

пенным фактором организации и закрепления демокративия в стране. Требование же насече форми поваления менсо два противоположных источника: с одной стороми Маналеть отношение к этому вопросу будущего правительства и выскваятся в полязу регентела Микалет в странение по полязу предустава предустава и по болитета—печедление об'явление республики, не в пример другии ириктам, было выдвинуто с особой остротой.

Было найдено третье компромисское решение, которос облетивь, соходание цензового министеретва и вместе с тем обситемно, соходание, темпорог министерена, и вместе с тем обситечивало республику; было утверждено п оли и властие у чредительного Собрания во всех вопросах государственной жизни и в том числе в вопросе о форме и раздешим.

Следует упомянуть о довольно любопытном факте. Мы сошлись со Стекловым в мыслях по следующему предмету: мы предложили не настанвать перед «прогрессивными блоками» на самом термине «Учредительное Собрание»... Совсем недавно Милюков противопоставлял в Государственной Думе либеральную позицию демократическому лозунгу «какого-то Учредительного Собрания», указывая на всю нелепость и несообразность этой затен. Мы считали возможным, что психологические импульсы окажутся для него непреодолимыми, и, признав неизбежным самый институт, думские заправилы не смогут переварить его названия. Мы предлагали на такой случай допустить какоелибо иное его официальное название \*), категорически установив его полновластность... Но этого не потребовалось. Милюков решил, что снявши голову по волосам не плачут, и не уделил этому обстоятельству внимания. Он лал бой на другом...

Наконен, как мера гарантин, Исл. Комитетом было выставлено техническое гребование— невы в ода из Петербурга и перазоружения воннеких частей, принимавших участие в перевороте.

 <sup>«) &</sup>quot;Напиональное", "Законодательное" Собрание ман что-мибудь в этом роде.
 194

Возник вопрос, тщательное решение которого могло оказаться очень важным, но который был скомкан и как следует, насколько помню, не доведен до конца. Вопрос о том, что может предложить Совет в ответ на требование противной стороны, взамен выполнения всех этих условий. Правая часть Исполнительного Комитета в лице тех же элементов, которые стояли за «коалицию», настаивала на поддержке будущего правительства; настаивала на том, чтобы не чинить ему оппозиции, поскольку оно не

нарушает наших условий.

Я решительно восстал против этого, говоря: сесли это правительство, с нашей точки зрения, есть лишь правительство закрепления переворота, если мы способствуем его образованию лишь для этой цели, то соблюдать с ними «контакт», не чинить ему оппозиции, т. е. в сущности не развертывать своей собственной демократической программы, мы можем лишь в самом процессе переворота и его закрепления. Отказаться же от всего этого вообще, или на сколько-нибудь длительный период времени, Совет не может и не должен. Это было бы самоубийством, хуже того, -это было бы убийством движения, полной капитуляцией демократии и смертным грехом перед интернационалом. Я ставил на вид, что ведь в наших условиях нет даже упоминания о мирной политике перед лицом нашего ультра-империалистского «контр-агента».

Но что до того было обывателям и оборонцам! Ведь именно здесь, в бургфридене, пред лицом «германского милитаризма», был основной смисл той капитуляции перед буржуазией, которую они проповедывали... Вопрос был скомкан и не доледен до конца... В этом заседании появился на свет лишь зародыш будущей пре-

словутой формулы-«поскольку-постольку».

Вопрос мог бы оказаться в высшей степени существенным. Дипломатическая задача состояла теперь в т о м, чтобы также не довести его до конца при самом заключении договора, как он был смазан в Исполнительном Комитете. Но эта задача разрешилась сама собой и не доставила нам затруднений: на мудрецов Думского Комитета оказалось довольно простоты, чтобы не заметить проблемы и устремить несравненно больше внимания на сравнительные пустяки...

Последний пункт, - о личном составе правителства, - был решен без всяких затруднений. Было решено-не вмешиваться в это дело и предоставить буржуазин, как угодно, формировать министерство. Было известно, что формальным главой намечен земец-Львов, обычный кандидат в премьеры, еще в эпоху «оннозиции его величества». Вместе с тем и распределение функций между представителями думских фракций также показывало, что формируемый кабинет будет левее «прогрессивного блока» и большинства столыпинской думы... Милюков, сидевший в ней налево, должен был представлять центр, если не правый фланг будущего министер-

Но во всяком случае, от всякого влияния на личный состав мы отказались. Было только условлено, что мы будем осведомлены о нем и отведем особо однозных лиц, если таковые будут приглашены в правительство.

Обсуждение было закончено. Все эти решения Исполи. Комитета было необходимо провести через Совет. Повторяю, откладывать все это дело было невозможно, так как происходящее в правом крыле, позиции руководящих групп буржуазив, их планы и возможные замыслы нам были в точности неизвестны.

Было, вероятно, около 8-ми часов. Заседание Совета все еще продолжалось, но было уже на исходе. Совет уже таял-подобно митингам и толпам в других залах дворца, ватихавшего к вечеру. В Совете кончалось обсуждение солдатских дел и принимались практические реше-

ния, касавшиеся жизни гарнизона.

Было решено конституировать солдатскую секцию Совета и организовать выборы в нее: по одному на роту. -Затем было постановлено: во всех политических выступлениях подчиняться лишь Совету, «Военной же Комиссии» подчиняться постольку, поскольку ее распоряжения не расходятся с постановлением Совета.-Кроме того, было решено: дать директиву выбирать ротные и батальонные комитеты, которые заведывали бы всем внутренним распорядком жизни , полков и казари.-Далее, в виду тревоги по поводу обезоружения солдат, было постановлено: никому не выдавать оружив и храцить его под контролем ротных и батальонных комитетов (наполны, это пожновия Энтагардт одновременно послал в типографию приказ, в котором за и ре ща л отобирать у содато оружие под страм расстрета).—И, наконец, Совет об'явлал сравноправле солдат с прочими гражданами в частной, политической и общегражданской кизни, при соблюдении строжайшей воинской дисциплини в строко».

Отголоском этого постановления и было требование представителя солдат в Исполнительном Комитете включить соответствующий пункт в цикл требований, обращенных к правительству.

Повторяю, Исполнительный Комитет, как таковой, не участвовал в препятии этих решений и не руководил заседанием. Все постановления были буквально голосом самих соллатеких масс.

Совет постанових свести все эти свои решения в одновозвания или приказе. Для составления его он избрал особую комиссию, поручив ей выполнить эту работу пемедлению и представить ее на утверждение сегодия же, пока еще не разошелся Совет. Но от уже раскодился, проведя в интенсивной работе много часов без перевлящик.

Все же, ему предстояло не только утвердить это воззване, содержание которого бильо цеником ему известно и им намечено. Ему предстояло еще выслушать доклад Исполнятельного Комитета по неизвестному, перавработанному в его сознания вопросу о в ла ст и и утвердить программу действий, намеченную Исполнительным Комитетом.

Било ясно, что о тщательном обсуждения этого доквада сейные не может бить в речи. Ня для взяких преняв уже не било свя у непривмения к такой работе депутатов. Но вадо било получитах кота предарительное одобрение общих принципов и получита савкино на предуварительные шати, уже не терпащие отлатательно-

В Совет отправился для довлада Стеклов, сменивший на столе Соколова и захвативший с собой кото-то в председатели. Остальные члены Исполнительного Комитета поступили на растерзавие текущими делами.

Пришло известие, что в зале «Армии и Флота» состоялось огромное собрание петербургских офицеров, выразивших готовность служить революции и висказавшихся в пользу Учредительного Собрания. Явились возбужденные офицеры, которые рассказали, что с этой революцией они отправились к Родзянке, просили принять ее к сведению и предать гласности. Родзянко обещая это сделать, но из его кабинета резолюция пошла в печать уже без Учредительного Собрания! Офицеры пришли жаловаться на злостное искажение их позиции и требовать перепечатки резолюции в ее настоящем виде...

Около 10 часов привели арестованного Сухомлинова и направили куда-то в правое крыло. Весь дворед мгновенно облетела весть об этом. Собралась толна солдат и требовала «выдачи». Солдат успокоили и добились обешания безопасности ненавистному министру. Но они настояли на немедленном лишении его погон. Был послан делегат, вернувшийся с погонами и показавший их толпе. А затем, под конвоем членов Думы, через шпалеры выстроенных для охраны преображенцев, Сухомлинова благополучно провели в министерский павильон.

Стеклов еще делал доклад Совету «о власти»... Вернувшись за портьеру комнаты 13-й, где недавно заседал Исполнительный Комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал. У меня в годове промелькнуло описание Толстого-как он в яснополянской школе вместе с ребятами сочинял рассказы.

Оказалось, что это работает комиссия, избраниая Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и инкакого обсуждения не было, говорили все -все совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Я стоял и слушал, заинтересованный чрезвычайно... Окоичив ра-1q8

боту, поставили над листом заголовок: «Приказ No 13 \*).

Такова история этого документа, завоевавшего себе такую громкую славу. Содержание его целиком исчерпывается приведенными выше постановлениями Совета и, как видим, не заключает в себе ничего страшного. Вызван же он был общими условиями революции, а в частности-бестактной, провоцирующей политикой по отношению к солдатам со стороны представителей Думского Комитета.

Приказ этот был в полном смысле продуктом «народного творчества», а ни в каком случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы... Буржуазная пресса, вскоре сделавшая этот «приказ» поводом для бешеной травли Совета, почему-то приписывала авторство его Стеклову, который неодно-

\*) Вот этот документ полностью (ил. № 3 "Известий Петр. Совета").

ПРИКАЗ № 1. I марта 1917 года. По гаршизону Петроградского Округа всек соддятам гвардин, аргида-рии и флота дви некедленного в точного исполнения, а рабочим Петрограда дви

Совет рабочих и создатених депутатов постанових 1. Во всех ротах, баталовах, получах, пареах, батареех, эсиадронах и отдель-вах службах разного рода восевых управлений и па сухах восствого фаота воесть ененю выбрать комитеты из выборямых пректавителей от инплитуими чимоз выпочува-нению выбрать комитеты из выборямых пректавителей от инплитуими чимоз выпочува-

2. Во всех поинеких частях, которые еще не выбрази своях представителей в Совет Рабочих Денутатов, взбрать по одкому представителя от рот, которым в явиться с письменями удостоворениями в задиме Государственной Дума и то ча-

сам утра 2-го сего марта. Во всех своих политических выступлениях воянская часть подчиняется Совету Рабочих и Содитения Депутатов и своих комитетам.

Приката росной комиссии Государственной Деры сведует исполнята за ис-ндоченное тех случаев, потак они протиноречат принама и постановления Совета Рабочих и Солактеких Делугатов.

очень в соментения депутитов.

В векого рока портиме, вые то пештовки, пунеметы, брокировалные вытомобили и прочее должны наполнетов в распоряжения и под компролем ротных и батальн и комптотов и на в коем случае не выдаваться офицерая, изже по их требованиям. 6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблю-

дать строжайшую вонискую диспишиму, но пис службы и строк в своей польтиче-ской, облестражданской и частной жини солдаты ин и чек не могут быть умадены в тех правах, комми пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне слежбы

 $\gamma$ . Разинак образов отменйется титуаование офинеров: заиме превосходительство быхгородие и т. и, и замежается обращением госнодии темерах, госнодии нолиониям и т. х.

Трубое обращение с создатами всяких вомиских чинов и, в частвоста, обра-шение к или на дти воспрещается и о всеком вирушения сего, разло как и с всех исхоразумениях между официраны и создатами, последние обязания зоведать,

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальовах, позках, экинажах, бы тареях и прочих строевых и нестроевых командах. Истроградский Совет Рабочих и Создатских Депутатов.

кратию открещивался от него, не винолатий из спои, ин духом... Но и Сохолов инкак немья синать автором этого документа. Этог сра-аконой челонеку—как любан товорить Члегаде,—явых к ины техническим вимонителем предначертаний самих масс.—Напротав, со сторены и длегума Совета, это бых сдажати не единственных акт самостоятельного политического творчества за всю реколодиво.

\* \*

Пора было организовать заседание с Думскии Комитегом—на предчет создания временного правительтая и фиксирования его програмии. Начени Непознительного Комитета разбретите, не произвидостичной заботы об этом ебольной политике. Я помен на свой страк и рыкк в правое крыло, чтоби условиться о всересе. Лучие всего было действомать через Керенского, и и хотея отпасатъ его.

Трегий день революции быстро затихал, и во дворие спозва пустево и темнево. Но в отдельных утлах дворие предстояла рабочая ночь. Я считал необходаниям насточть на лемедленном совместном заседания и не отнавлывать его на завтра. Но голова шла кругом и мучан голод, —я, а, вреовищо, и другие и вичест не сви целий день,

Керепского в нашел в бинших аппризментах Военной Комиссия, в комнате 41-й в ни соседней, дед по-прежнему толивансы офицеры и вооруженные создаты, но уже не было прежней тесноты. Что там происходило—не знаю. Керепский бил в шубе, кудато вызванный и готовый усхать. Октоо него, как всегда, была давала.. Он был белее снега. Отвечал на вопросы громко, отрывието и неопределенно.

Завладев им, я об'ясина, в чем дело. Но оп шлоко слушая и попятная меня. Запятнё сночны мислями, оп повъях меня с собой, отвел в усданенный угом комнаты и, прижав меня к стене в бувкальном сымсае, начая страннуть, мало съязнуто речь, блуждая главаями в выпрививая отдельные слова... Он опять говорых о доверия, или, скорес, о недолерям к нему лачию со сторомы руководительнодемократия. Он поворы о травае, будто бы пачаниейся демократия. Он поворы о травае, будто бы пачаниейся противы чего, о желация поссорить его с массами,—употребляя чуть ли не такие термины, как подвохи, подкопы, интриги...

Й нзумленный смотрел на него. Во мне не было иного чувства, кроме удивления и жалости к человеку. Передо мной были налицо явные признаки нервного расстройства. Я питался—не возразить, не раз'яспять, а уговорить,

успоконть Керенского.

Такии я видаї его впервие, но пиоследствия видел та ими не раз. И пиоследствия име стало освеждию, ято дело тут не только в одной усталости и издерганности, что тут ест и другая сторона дела: появививаєм є первого момента уперенность Керенского в какой-то своей м и сс и и, миноменно возникшая готовность его защищать зу имселю, приемами сболапартенная и велячайшее раздражение против всех, кто об этой миссим еще не догараванся... В тот вечер я видел еще только пачало, только зародимит этото, чему сикрестеми быт пождие.

По делу об организации встречи между будущим правительством и представителями демократия я так ничего и представителями демократия я так ничего и формулься. А я направился в анпартаменти Думского

Комитета.

Прорзав фроит ответоров, и попал в комнату, де явло цармая озвесм имая ствосфера, ему у нас. Народа было уже немного. Парод этот составляем чистеньняе корективе мере нем обедуживающим технические измене предусменняе корективе по обедуживающим технические ужем другие чинко беседовати и или предусмення обеседовати и или предусмення обеседовати и или предусмення обеседовати и или предусмення учине предусмення и или предусмення обеседовати и или и предусмення учине предусмення и или предусмення обеседовати и или и или предусмення и или предусмення обеседовати и или предусмення и или п

Я увидел за столом пового кобщественного градоначальника»—Юревича, который разговаривая с сонным, размижним Чемедае. Я подсел к пим и набросидся на чай. Подошел Соколов, и мы, мимоходом, устрован наленькое совещание о доложения дел в городе и о задачах.

нового «градоначальства».

Но надо было принимать меры к немедленному «учредительному» заседанию. В этом были согласны наличные члены нашего Исполнительного Комитета, и я попросил от нмени последнего вызвать кого-либо из членов Думского Комитета. Вышел Некрасов,

— О чем именно вы предполагаете беседовать? —

спросил он, после монх об'яснений.

По тому, как он держался, я составил впечатление, что в их Комитете нашу решающую встречу также считали неизбежной. Но, не ориентируясь, в точности, в советских настроениях, там видимо предпочитали выжидательную позицию, не желая наталкивать нас на какие-либо активные шаги и предоставляя событиям идти своим естественным ходом... Может быть, в Думском Комитете полагали, что, взяв беспрепятственно в свои руки формальную власть, они без помехи и вмешательства — на свой лад завладеют и фактической властью и потихоньку закрепят ее в желательной форме, до желательных пределов, свонин силами, в правом прыле. Может быть, они полагали, что вопросы общей политики между нами совсем нестанут, как не стали они до сих пор.

Но во всихом случае иссомиенно одно: Думский Комитет стремнося спотоловать с представителния демократим по поводу санархино и сравнала арминь. Несомиенно, в этом отношения он желал и собиракся просить зашей кпомощи, стремксь на ши им руками примести к покорности с с бе реколоционную армию и продегарият... В результате,—я затрудияюсь сказать, в накой мере з удения и в закой мере оторичи с

красова, ответив ему на его вопрос:

Нам надо н придется потолковать об

общем положении дел...

Некрасов отправился сообщить об этом Временному Комитету и, вернувшись, дал мне ответ:—представителей Совета Раб. Депутатов будут ждать к 12 часам.

\* .:

Полночь была недалеко, до нее било не больше получаса. К этому времени должен бил вернуться Керепский, и нам.—Исп. Комитету.—надлежало, не медля, сформировать наше представительство. Но Исп. Комитет к этому времени разошелея и іп согроте присутствовать на совещании не мог. Да в этом инкакой надобности и не было. Хуже было то, что у нас не было формально уполномоченной делегации и нельзя было таковую избрать в оставшееся время. Пришлось приватно переговорить с немногими наличными члонами, в репультате чего ведение переговоров было возложено на четырех лиц: Чхендзе, Соколова, Стеклова и меня.

В начале первого часа мы собрались в преддверии Думского Комитета. Нас, людей из другого мира, обступили офицеры и другие люди «правого крыла», расспрашивая о положенин дел, интересулсь нашнии планами н видами. У Стеклова в руках был лист бумаги,-тот, на котором он записывал решения Исполнительного Коми-

тета и с которым он делал доклад Совету...

Вернулся Керенский. Нас пригласили в комнату заседаний Думского Комитета. Это была, очевидно, какаято бывшая канцелярия, с целым рядом казенно-расста». ленных канцелярских столов и обыкновенных стульев; было еще два-три разнокалиберных кресла, стоявших где попало, но не было большого стола, где можно было би расположиться для чинного и благопристойного заседания.

Злесь не было того каоса и столнотворения, какие были у нас, но, все же, комната производила впечатление беспорядка: было накурено, грязно, валялись окуркн, стояли бутылки, неубранные стаканы, многочисленные тарелки, пустые и со всякой едой, на которую у нас раз-

горелись глаза и зубы.

Налево от входа, в самой глубине комнаты за столом сидел Родзянко и пил содовую воду. У другого параллельного стола, лицом к нему, сидел Милюков над пачкой бумаг, записок, телеграми. Дальше, у следующего стола, ближе ко входу, сидел Некрасов. За ним, уже напротив входной двери, расположились какие-то неизвестные и незаметные депутаты или другне лица, в числе 3-5. бывшие простыми зрителями... В середине комнаты от стола Родзянко до стола Некрасова на креслах и стульях расположились: будущий премьер Г. Е. Львов, Годнев, Аджемов, Шидловский, другой Львов, будущий святейший «прокурор», --тот самый, который евдил вестником к Керенскому от Корнилова. За ними-больше стоял или прохаживался-Шульгин.

Не помию, был ли еще кто-лябо и, во всяком случас, в часы жи ниен. Во время заседания не только эти остальные, но и большинство названных хранили полнейшее молчание. В частности, стлавая будущего правительства, казая Льков, не пророзная за всю ноть ин слова...

Уже после начала заседания у одного из столов, стоявших вдоль другой стемы, на одной линии с Милюковым, расположился Керенский. Сидя все время в мрачном раздумым, он также не принимал никакого участия

в разговорах.

Обменявание руконожативми, ми уселись на стузых в ряд, в гаубине комнаты: я по соседству с Роданкой, в некотором отдаления от него, не за столом; рядом со мной Соколов, загем Стеклов и, почти у степи, против Керенского—Чхендае.

Председателя, формально избранного, не било: за словом привать обращания к Родзине. Никакого официального конституирования, открытия и ведения заседания не было. Разговор пачася неколько по семейному; довольно долго он не налаживался в качестве дельного и вестах по существу на надлежащие рельсы, не вяля бика за рога.

Однако, это не вначит, что гг. члени Думского Комдетета терли даром драгопенное време, Они не знали толтоком, чего имень он ам от них нужно, а стало бить, что маке с нами делати в дак стактичнее мобятись. Но онк хорошо знали, что им от нас нужно и в долу-приватних решимах и в небольших речах, они делетамно почто товлями шочку для «пспользования» Совета в нужных ям недях.

Быть может, они надеялись, что при надлежащей их «тактичности» дело тем и кончится.

Поизню, что разговори пачались о сидопящей» с голице сваизминь. Одня за другим — Родзянко, Милоков, Некрасов,—бране слово для того, чтобы ужасаться прискодящему и нудно рассказывать об отдельных случаих экспессов. Рассказывали о том, что было нам наизусть известно: о развале в поляжи, о насилиях на д офицерами, в оскаям портомах, столкновениях и т. д. Настремениеся станитеровать, чтобы потом использовать для восстановления спорядка». Но антиторы не замедляли убедитися, что они асмятся в отврытую дверь. Они увлядии, что вы не только не возражают, не только не сгремятся ввести в рамки расуемие иму картины, скитчить их топа, сказать что-зибо в отраничение или в оправдание «навржив»,—но всецею приссединнотся к ням в полном признапали и самих фактов, и их райней опасности для реазолюция. Тогда лидеры Думского Комитета уже начали переходить непосредственно к приопозициям насеге «молтакта», со-

лействия и поллержки...

Мне показалось, что уже за глаза достаточно этого распыления беседы и ватемнения как центрального вопроса, так и общего положения дел, а также достаточно и затемнения взаимоотношений сторон... Я впервые взял слово и указал, что в борьбе с анархией заключается сейчас основная «техническая» задача Совета Рабочих Депутатов, что борьба эта-в его интересах-никак не меньше, чем в интересах Думского Комитета, что борьба эта им ведется и будет вестись, что, в частности, об отношении к офицерству нами уже печатается специальное воззвание и солдатам, -- но что во всем этом отнюдь не заключается основная цель данного совещания. Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки исполнительную власть, еще не является правительством, даже «временным»; предстоит создать это правительство, и на этот счет существуют, несомненно, определенные намерения и планы у руководящих груши Государственной Думы. Совет Рабочих Депутатов, с своей стороны, предоставляет цензовым элементам образовать временное правительство, считая, что это вытекает из общей наличной кон'юнктуры и соответствует интересам революции; но он, как организационный и идейный центр наролного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, направить его в то или иное русло, как единственный орган, располагающий сейчас реальной силой в столице,желает высказать свое отношение к образуемой в правом крыле власти, выяснить, как он смотрит на ее задачи и, во избежание осложнений, изложить те требования, какие он от имени всей демократии пред'являет к правительству, созданному революцией.

Наши собседники инчего не могли возрамть протна такого «порядка дна» и пригоованиясь слушать. С докладом, по нашему соглашению, выступны Стекло, торкетенно вставший со своим листом бумати. Он говорим дововами долго, последовательно вплатая и подробно мотивирум каждое из наших требований. В этом собраним квалифицированиейних политиков всее буржуалной России, оп, видимо, повторял свой доклад, только что сделаний на советском «катините», раз"смеля в самой обще-доступной форме пункт за пунктом социалистической спрограмми, чивнымум.

- Популярная лекция, -- думал я, слушая разли-

вавшегося рекой оратора.

Но я не свяжу, чтобы в этом собрания эта полузарная лекция была палиниен. Я не сомневалсь, что болшинство присутствующих политиков не имею надлежащих вредстванений о принципальних основах нашей повиции, о демократической программе и, в частности, о «каком-то Учредительном Собрании». Все вимиательно ступиали, один Керенский была рассения, утром и демои-

стративно пренебрежителен...

Стекою старакси связать наши требования в едино целое, агитируя, убеждая в их рациональности и приемлемости, деля исторические экскурсия и изластрируя практикой западной Европи. Особенно он остановился им вопросо с нереводе армин ва гражданское положение»,—считая, что этот чункт вызовет неизбеждую ощозиция, и старалел роказать, что это требование вполие сомисетимо с сохранением босепособности армии, которая не ослабиет, а уменичися по мере приобщения арими к реколюции и дарования солдатской массе всех чедовеческих политических и гражданских прав.

На лицах многих из присутствовавших «цензовиков» появилось выражение беспокойства и растерянности. Но, насколько вспоминаю, Некрасов хранил подное спокойствие, а на лице Мидюкова можно было уловить даже

признаки полного удовлетворения.

Это было понятию тому, кто як столько следня за докладом, сколько на зудиторией, стремска повможно правильнее орнентероваться во всей совохучности обстоятемьств: всдь Мильков, несомненно, ждал требований по внешней политике; он опасался, яго его захотат сахзать обнательством политики мира. Эгого не случалось, и это не голько крайне облечные положение гогдашиего видера цензовой России, уже незнавиего вкус власти, уже заявлящието в ней котогов, но доставано ему минути душевного удовлетворения, ощущение горжества на этом «негорическом» заседания.

Стедлов кончил—выражением надежды, что мы сговоримся, что образуемый кабинет примет наши требования и опубликует нк, как свою программу,—в той декарации, которая оповестит народ о создании нового пер-

вого правительства революции.

Заглюрия в ответ Мильков. Заглюрия от имени всего Думского Комитета, и то месии, как би само собой разумелось. Видно было, что Мильков вдесь не только итдер, что он ховян и в правом крыме. Другие после выставливани свои мнения по разним мунктам программи. Но фактически Мильково уже за них давал нам отвеми.

— Условия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, —сказал оп.—в общем приеммемы и в общем могут лечь в основу соглашения его с Комитетом Госуд. Думы. Но все-же, есть пункты, прогив которых он решательно воз-

ражает.

Мильков попросил дать ему лист бумани, тде была соокомен явша программа и, переписныва се, дела саок замечания... Анииствя разумеется само собою. Мильков, не делам активно ин шату и лишь уступия, не счел приличным спорять програм аминествя и терлел ее до конда, не очень охотно, но вполяе послушно записывал... епо всем преступления, аграрими, военным, террористическим». То же самое было со эторым пунктом —политическим събобдами, отменой оссоляних, вероисповедных ограничений и т. д. От Милькова тр ебовали и он уступиа.

Но вот третий пункт уже вызвал решительный отпор со стороны лацера будущего министерства. Пункт третий гласил: — «Бременное правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления». Милоков отстанава мопархия и династию Романовых, с парем Алексеем и регентом Миханлом.

Для меня лично было довольно неожиданно не то, что Милюков отстаивал романовскую монархию, а то,

что из этого он делает самый боевой пункт всех наших условий. Теперь я хорошо понимаю его и нахожу, что со своей точки зрения он был совершенно прав и весьма

проницателен.

Оп расчитывал, что при царе-Романове и, может быть, толь ко при нем оп выиграет предстоящую битьуу, возымет азартную ставку, оправдает огромный риску, на который в лице его лице том стуру королький риску, стауроций класс. Он полатал, что при царе Ромапове осталь по ее при ложитеся, и не боляся, не так боляся, считая педопустикыми, преодолимими—— свободы аммии, и екзакостом Умеричествию Сободанае.

Его соративия, сравнительно с ням в большивстве простые объватель, к тому же, охваченные сейчае свеволюционным энтумпамом,—— этом деле и в этих перспективах разбирались довольно шлохо (собъяватель трупу»—същимал в равные Милокова в развих общественных собраниях)... Прочие думии, чуть не до Родявни, не та к ценажние за монаркию и Ромяновых; и Милюков из лидеја оппознции вдруг оказался на крайне правом фалаце. От потерное ковак по он знал, что делал.

Одивко, положение его было зрайне загруднительно Перед нами, он, естественно, не мог развернуть ланом слоw аргументацию, ле мог даже памежнуть на пес. Ц естественно, был крайне слаб, даже неилепоразделен в занатой им позящим епо третьему пункту»,—что, впрочем, отпол, не уменьшало его упоротъть

Оп делат наи слиберальные апапсых, указывая, что Романовы теперь уже не могут бить ощасны, а Николай и для него не приемлем и должен быть устранел. Оп был павиен, когда убеждал нас в приемлемости для демократии его скомбиналилы, повора про своих жавдидатов: содии больной ребенок, а другой совсем глупий условек».

Милокову, в его положении, конечно, не могли бы помочь вообще и и ка и те теоретические аррументы; та ка я ж е аргументация, во всяком случае, могла тольво провалить дело... Но другая, дестоящая, пе годилаю, и Миликов просто упорегаювая, без аргументов. прявоь, в некоторое смущение даже иных коллег из «прогрессивного блока».

Чхендзе и Соколов отмечали не только неприемле-

мость, но и утоличность плана Милюкова,—указывая в репланах на всеобицую неваность к монарахия и на острую постановку вопроса о династин среди народных масе. Они говорали, что попытак отстоять Ромавовых, под нашей савкищей, совершенно абсурдна, немыслима и вообще на к чену бы не привела. Но лидер фуркуалия был неумолим к, виду бесплодность спора.

обратился к дальнейшим пунктам.

Оп прошел всю программу до конца, приемля и высоры в мунципалитеты, и отмену полапция, и Учредательное Собрание, с его подлиненым именем и всеми падлежащими атгрибутами. Он выразил, затем, удивление, как можно предловатать покушейне правительства ма раворужение и вывод реколодионным положе без натомгеньного стратегической к тому потребности. Возражая, далее, против перевода армин, вне строи, на гражданское положение, он не отвертал этого шуната в припципе и говорил лишь об его опасности. И, наконец, оп свова верзулат и третьему пувкту, указывая, что для него он единственно не приемлем, тогда жак об остальным можно столковаться.

Сведующим говорид Родзяяко. Насколько в помию, оп остановиные преимущественно на сроте созыва Учред, Собраний и выборов в зего. Мы требовали немедленного приступа к работами по организация зыборов и скорейших выборов, независимо вы от каких обстоятельств. Родянию ужазивал на невозможность их, в частности, для армии во время войны. Но говорал он далско ие какатегорическия, скорее в порядке сониений. Не помию, чтобы эн подвержам Минкокова в вопосее в човазоми и жазивания в примерать и примерать по примерать по учтобы эн подвержам Минкокова в зопосее в човазоми и метот примерать метокова в помесее в човазоми в метот примерать метот примерать примерать примерать примерать примерать примерать поместь примерать пр

регентстве...

Далее произмес реть Шудигин, который перемес центр тяжести в пункт о распорядках в архии. Он техрия о войне, о победе, о натриотизме и крайней спаскости нашей восенной программы. Но инжакой удилашилость в его речи я тоже не помию, и насчет можархии, он, рескомендуась можарижетом; был матее Мильосва, висказывая лишь свои общие взгляды по этому пред-

Едва ли совсем промолчал Некрасов; но в мосй памяти не осталось ничего от его выступлиния, если онс было.

HER. CYNAHOB, 14.

Но яспо вспоживаю смещную, длиниую, ласую, усатумо фигрую убдущего прокурора Дазова, грочко, дамино и навино гозорящего регь из своего клубочого креска. Этот деятель,—далений от политиян, во недалений вообще обиватель,—принадлежах в Думе в какой-то правопартия—национального в или земцев-зотажбрыегов. Но в первых слояах своей реги он об'явкя себя республижищем и коморых об ужеве воможногою зоварата правижен в результате воемного поражения, военное же поможение может бить в результате политиям Совета Рабочих Депутатов в, в частности, тех преобразования в а ими, на которых мы наставляем. В общем, этот ечлен кабинетав пичего с ущественного и ещибалы к сказана-

му раньше.

Следующее слово было мое. Я очень кратко указал на то, что пред'явленные требования, во-первых, минимальны, во-вторых, -- совершенно катеторичны и окончательны. Я отметил, что среди масс, с каждым днем и часом, развертывается несравненно более широкая программа, и массы идут и пойдут за ней. Руководители напрягают все силы, чтобы направить движение в определенное русло, сдержать его в рациональных рамках, но если эти рамки, при сложившихся обстоятельствах, будут установлены неразумно, не будут в соответствии с размахом движения, то стихия сметет их, вместе со всеми проектируемими правительственными «комбинациями». Стихию можем одержать или мы, или никто. Реальная сила, стало быть, или у нас, или ни у кого. Выход один: согласиться на шаши условия и принять их, как правительственную программу.

Обмен мнений по существу наших требований был

окончен. Милюков снова взял слово.

 Это ваши требования, сказал он, обращенные в нам. Но мы имеем к вам свои требования...

— Начинается, —подумал я, не сомневаясь, что последует шопытка связать Совет обязательства и и поддержим правительства, об'явышего декларацию, продиктованную представителями демокра-

Но как это ни странно, такой попытки не последовало, или, по крайней мере, она не приняла никаких отчетливых очертаний и реальных форм. Милоков стал говорить о другом: о немедленных мероприятиях Исполвительного Комитета в деле водворения порядка и спокойствия и, в частности и в особенности, в деле налаживания комтакта между солдатами и офицерами.

Милюков требоват от нас деларация, в которов было бы увазаю, что данное правительство образовалось по соглашению с Советом Рабочих Депутатов, что «постольку» это правительство должно быть привывало законним в глазам народних масс и заслуживать доверия вк; главное же он требоват, чтобы в этой декларация бых привым к доверию офицерству и к призванию создата-

ми команлного состава.

Милюков отлично ориентировался в положении дел. Он понимал, что без «соглашения» с Советом Рабочих Депутатов никакое правительство не может ни возникнуть, ни существовать. Он понимал, что в полной власти Исполнительного Комитета дать власть цензовому правительству, или не дать ее. Он видел, где находится реадыная сила, с которой неизбежно быть в контакте и в чьих руках находятся средства обеспечить для новой власти и необходимые условия работы, и самое ее существование. Милюков видел, что он принимает власть не из рук парскосельского монарха, как он хотел и на что рассчитывал в течение всего последнего десятилетня,-а принимает власть из рук победнишего революционного народа. Как хорошо он понимал это и какое значение придавал он этому факту, вилно хотя бы из его настоятельных просьб о том, чтобы наши декларации были напечатаны и расклеены вместе, по возможности на одном листе, одна под другой...

Все это не мешало потом Милокову-министру, Милокову-лидеру опиозеции справа, разть и метать притоко, что ега стиме учреждения и группы, в лице Советов, палагают руку на управление сграной, вмещиваются в государствениую жизнь и в дела правительства. В мартовские дии Милоков, разво как и его коллен огдаван себе полний отчет в том, что такое

«эти» частные группы н учреждення...

Что касается «минимальности» наших требований н общей позиции, занятой циммервальдским Исполнительним Комитетом, то на такую сумеренность и на такое «благоразумие» Милюков не рассигнивал. Он был приятию удиваев нашей общей позицией по вопросу о влясти и чумствовая величайшее удовлетворение от того, как разрешным цимеральяции проблему войты и мира в свяем с образованием власти. Он и не думал скрывать спос удовлетворение и свое приятиюе удильение.

В ответ на замечание, что нашн требования минимальны, необходимы н нашн условия окончательны, —Ми-

мальны, несоходажа в наши услования образу: люков полу-приватно бросил характерную фразу: — Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперед

 Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперед напирал наше рабочее движение со времени 1905 года...
 Этот комплимент Милокова был бы не особенно лестным для нас, если бы он не был преждевременным.

9 9

В это время вошел Энгельгардт, с ординарцел, и-соводу. Требовали, на самом деле, не из ставки и прякому проводу. Требовали, на самом деле, не из ставки, а из Пскова, куда приехап царь (через Дио), к 8 часам вечера... Бесела наша била преръвала.

Родзянко заявил, что он одян на телеграф не поедет.

— Пусть «тт. рабочне и солдатские депутатны дадут 
мие охрану, или поедут со мной,—сказал он, обращаясь 
в, нам.—а то меня арестуют, там, на телеграфе... Можноли мне ехатъ, я не знамо, нало спросить у тт. депутатов 
м.

Старик вдруг разволновался.

— Что ж! у вас сила и власть,—возбужденно продолжал он.—Вы, конечно, можете меня арестовать... Может

жал он.—вы, конечно, можете меня арес быть, вы всех нас арестуете, мы не знаем!...

Ми усложовия исданието думского громовержца, у которого нервы перестали выдерживать тяжесть собитий, и уверным его, что особа его будет не только неприкосновения, но самым тщательным образом нами охравена.

Соколов вышел, чтобы дать Родзянке надежных провожатых, и Родзянко отправился на телеграф, для последней беседы со своим недавным повелителем и опереточным «властельном» шестой части земного шара...

Было три часа. Как известно, во Пскове у анпарата Родзянку ждал генерал Рувский, которому председатель Думы и описал положение дел под впечатлением нашей беседы. Необходимость, или, по крайней мере, неизбежвость отречения Николая была указана Родзинкой в подливных словах. Еще-бы! Теперь даже Милюков при-

знавал эту необходимость...

После этого разговора, царь, виформированный генералом Рузским, действительно решим отречься от пресхода в пользу Алексея, и об этом тут же, в цагом часу угра, была составлена и подпасана царем телеграмма, пока ми все еще заседани в сирамих аппартаментам Таврического дворца. Телеграмма эта, однаво, не была осправлена.

. .

Вопрос об условиях образования власти был предварительно вынески. Ми перепли в последним рельцеарительно вынески. Ми перепли в последним рельцеаначей личного состава и доложени постановленияначений состано,—не упоминая, между прочим, о Керемски, Ми помятул не добром Гучкова, постаняввад, что он может послужить источником состаневиявад, что он может послужить источником состаневиявад, что он может послужить источником состаневиявать и постану по он, при своих организатогоских талантах и общириейших связях в армии, совершено незамения в настоящих условиях. Ну, чтощусть приложит свои таланты и использует свои связи, —мы завяжем свои.

Удивлялись насчет Терещенки. Откуда и почему взялся этот господин и какими судьбами попадает он в

министры революции?..

Ответ был довольно сбивчив и туманен: недоумевали, видимо, не одни мы. Но мы не настаивали на членораздельном ответе.

• . :

Во время этого разговора (чтоби не сказать самене) верпулся Соколов и сообщав, что в насплацию меншут Јучков, в качестве председателя военной компеска, от своего мисии печагат проказмащию и войскам коректуры котороб, он, Соколов, только что видел. В прожаммащи реть идет о «терманском мелитарияме», о «полной победе» но свойке до колида».

Мы забеспоконлись. В атмосфере разлагающегося со-

брания, обращаясь к Милюкову, в укваза, что подобные менотуписняя, правдя, не предусмотрени нашимен племеними условими,—но сму, Милюкову, должно быть коль, то не надо сентать, по менашей мере, перместимия, в дакний момент,—в сенту негінсанного молчаливого «сотавшення».

Ведь Думский Комитет видит, что вссь Сожет in corpore сверядуя, сика с очерсди свой военные лозуния, под которыми работали сожетские партии до сих пордутска повому статусу вообще, и дать возможность отредиться повому статусу вообще, и дать возможность ображено, что такое посожение для нас есть отромява жертва, что опо совершение противосетсетение и храйме тажело? И опо может продолжаться лишь постольку, посомых упротивняя сторома отвечает гем же.

Покожение перед массами, перед Европой, о б я выза ет партян. Неосторожность изи бестактность одной сторовы вевзбежно зызовет реакцию другой. И за посаедствия этого инято не может ручатися. Выступленов, подобание гучкожской прокламации, должим поэтому, в данный момент, тивтельно взаешиваться и по этоможности, пресейаться. Конвретво периланцию Гучкова на-

илежит залержать.

Милоков винмательно слушал и, яндимо, хорошо усевавал. Мало того, я утверадаю, то в эти несколька дней в данной отвошении он произвля лесомнениую и большую осторожность. Лядер и идеолог венстового имшеривлатыма, оя, несомнению, дал директивы по своей жарстко-думской армин—не дразинты Совет свощим военными лозунтами и таковые развертивать с падляжащей постепенностых. Но... положение его об явивало более, чем кого-либо, и эта идиалия проложением некомто.

Принесли и корректуру самой прокламация, которой завлядах Керенский, ясе еще не проронявлий ин слова в своем кресле. Керенский читах слишком долго. Я противул руку за прокламацией, но Керевский не дал име е. Я тогда встаа с места не прочитал прокламацию стоя позади кресла Керевского. Прокламация была напечатава огромнямы буквами, для расклебяе на улицах.

Ничего особенно страшного в ней не было-в смысле

контуреводющионности или провожащим насс. Но она била поина самого трескучего шовинизма, виолне предопределяла отвещение будущего правительства к войне и являлась документом, способным совершению пзаратитьсоотношение сил в реколюции и спутать все представления о действительном отношении к войне со стороны советском делократить.

Прокламация исходила от начальника военной комкасин, состав и происхождение которой были неделы. Прокламация не могла обойтись без решительного контравиступления Совета. А при таких условиях прокламцию было необходимо задержать. Ми, советские делегати, решительно выскавались в этом смыске и, не сраждаясь того, что скажет на этог счет противкая сторола, сделави распоражение о задержания прокламация.

Я констатирую, что это не вызвадо отпора со стороим Думского Комитета. Мимлоков посня и согласился, что к задержанию прокнамации Гучкова мы вмели синпком достаточные матер и ал. в на с основания; пры нажичности их не стояло поднимать вопрос о формаль-

ных правах.

. .

Наше предварительное солещание было окончено. Милюко об'явля, что все выясненное в нашем совмеством заседания геперь должен обсудать Временныя Комитет Государственной Думы, вместе с замесенвыми сленами Временного Правительства. Кроме того, падо было привести в окончательный вид декларацию Временного Правительства, осстоящую, газвиным образом, в изложеими продижнованной нами программы. А тем временем и им должим были, но преддожению Милькокав, завяться составлением на ш е й декларации—в намеченном выше духс,—чтобы опубликовать их одклоременно.

Мы условились встретиться слоза через час, около 5 часов, в той же компате. В среде «ценованков» Мялюков форсировал это дело так же, как я «тнал» его в левом крыме. По его слозам, оно пе терпело за малабшего отлагательства: каждый зас еще мот принести несожиданность. Оттяжка могал внушить заселению мысль, что правительство викак не может образолаться, то у «цел-

зовиков» с демократией происходят непреодолимые трения и т. д. Положение должно было быть немедленно определено-во избежание осложнений и опасностей.

И несмотря на всеобщее ивнеможение, на явную склонность в отдохновению большинства присутствовавших «думских людей», мы решили: немедленно каждой стороне следать свои дела, затем собраться и кончать дело о власти, как можно скорее.

Было около четырех часов утра, когда мы оставили комнату Думского Комитета. В преддверии ее нас обступили штатские и военные «ад'ютанты» будущих министров-с вопросами, что вышло из нашего совещания, поишли ли к соглашению и т. л.

Чхеидзе немедленно исчез, и я в это утро больше не видел его. Стеклов и Соколов отправились в помещение Исполнительного Комитета повидать дежурных, опросить, что случилось нового и доложить о том, что делали

и чего достигли мы.

Я же взялся писать декларацию Исполнительного Комитета и сел с записной книжкой тут же, в аппартаментах Лумского Комитета. Но я ничего не мог сделать: голова была пуста так же, как был пуст желудок, в комнате было людно и шумно,-громко спорили, обращались с вопросами во мне. Я написал несколько фраз о «борьбе с анархией», составивших второй абзац этого «документа», и должен был бросить работу-в полном бессилич кончить ее. Подошел Соколов, который взялся заменить меня, а я собирался отправиться в Исполнительный Ко-

В это время из комнаты, где мы заседали, вышел Керенский, который сообщил нам, что ему предлагают портфель министра юстиции. Не только предлагают, но убеждают и просят принять. В искренности убеждающих и просящих не могло быть сомнений: заложник в лице Керенского был им весьма желателен в данной совокупности обстоятельств.

Керенский снова спрашивал, как ему поступить. Но было ясно, как он поступит. Я повторил ему то же, что говорил утром. Но это не удовлетворило его так же, как утром... Его вопрос сводился не и тому, быть ему или не быть министром. Он хотел не совета. Цель его разговора была—узнать, поддержит ли его Совет в лице его руководителей, признает ли его своим, когда он будет министром. Он хотел поддержка.

В этом омысле и его не обнадежная и по прежнему высказался отрицательно. Керенский был более, чем не удовлетвореи: он снова стал раздражен. Он хотел быть и советским человеком, и министром, но... больше мини-

стром. Впрочем, он выглядел гораздо лучше и спокойнее, чем несколько часов тому назад...

\* \*

Во дворце было тихо и почти пусто. В вестибюле и Екатеривинской вале спали на полу едла заметяме группы солдат. Остальные уже разоплись по казармам и пе чувствовали потреборсти в таком ночлеге.

Впрочем, весь город в эти дни был насквозь пропитан солдатами, стекавшимися в столицу по всем дорогам со

всех сторон ...

У дверей всетаки стоял караул. В коррижоре я ветретил Гучкова, направляющегом только светерь в Коките-Государственной Думи. Я остановял его и оповестил о судыбе его прокламации, и мложив в двух слозах могивы ее задержания. Гучков выслушал, усмежнулся и, инчегоное сказая, попене дальше. В зале Совета в заметия Камералова, который почему-то сидел там и с кем-то разговаривал; нее покламось, что выд у него и солести резвий.

В Исполнительное Комитете сидели за казиванто дедами дав-тру млена. Особенного ничего не случалосьстеклов рассиваниям о нашей беседе с будущим правительством. И поспешны к тежефому, чтобы дать последных съедения в «Известия». Но № 3 уже печатался. Было подяде, и в досклады моюсти деше дать редакция.

Келая, в соверомных, напечатало ли отправленное десем возванет в создатам и вак его думают распростралеть. Поштие страваетые и даля ответ: были присканлеть. Поштие страваетые и даля ответ: были присканде в зоззвания к создатам, которые, по словам говоризшего (кажется, Тихоноза), противоречили друг другуодно ви них, о правых создат, завечатало: это били боздать как ты. Другое же-наборщики проили, же согласиниясь с ним и отмезание наборать его: это были зоздать ние против самосудов и насилий над офицерами, напи-

санное миой и выправленное Стекловым ...

Самоуправство изборщиков возмутало женя тем более, чем менее опо оправранавлось существом дела, а следовательно—было привыаком их нежевательного умонастровния по части избонений офицерства. Нетерпиую было такое положение дел и с формальной стороми : а такой момент руководство высшей политикой было по меньшей мере неудобно возлагать на случайную группу наборщиков. Так недолго до непоправимого грека. Я устояскандал в телефом, просил усугубить его кого-то из часнов Исполнятельного Комитета, по делать было печенаборщики разошлись, набрать прокламацию было уже педызя,—а я заязра Соколов в думски аппартаментах корпел уже пад другим воззванием, при котором первое было не пужко.

\* = 1

В это время в комнату врывается кто-то из правых членов Исполнительного Комитета, потрясая какими-то печатными листками и извергая проклятия.

Листок оказался прокламащей, которую эмпустила истербургская органивация с-ров, руководимая Александровнуем, вместе с емеждурайоннамия, т. е. автономгласившейся их обслуживать; они об'єдинились также и в эти дин не голько на почне единства типографии, согласившейся их обслуживать; они об'єдинились также на на почве ультра-слевных разглядов, которые они не умели окстанивать (и даже выразить) в Совете, по которые они, —с большим ревенем, чем с искусством и влования симс-

лом, -проповедывали в своих прокламациях.

Их первое зозвание, полавитеся мие в руки дисм, пребовало образования рабочето правительства (подобибольшевисскому Центральному Конитету). Но сейтас, со эторой прокламацей, было гораздо хуже: опа была направлена специально против офицеров. Насколько помию,—были в ней акижето ссытки на убийство Вирена, фрамы вроде: «Долой рожаловских прислужинков». Во всяком служе, это было одобрение насилий и примы к полному разрыму с офицерством. И ве моло быть сомителій: в далирую миннуту ов более веуместея и опасси, чем , когда-либо,-не только по погромно-техинческим причинам, ио и по соображенням «высокой политики».

Вбежавший член Исполнительного Комитета (не помню кто), кричал, что это прямая провокация всеобщей резни, погрома и срыва всей революции. Он говорил, что прокламация эта уже ходит по городу в большом количестве, и целые кним ее, заготовленные на завтра, лежат в комнате 11-й, в канцелярии Исполнительного Комитета. Товарищ бил в полном отчаянии, едва ли не в слезах и требовал ненедленного задержания прокламации... \*). Вопрос был тут же поставлен на обсуждение наличного состава Исполнительного Комитета.

Вопрос был не только неприятный, но и не легкий: дело шло о наложении руки на свободное слово социалистической группы (при задержании прокламации Гучкова, я-должен сознаться,-этого отнюдь не почувствовал и об этом не вспомнил). Но с другой стороны, и момент, и вопрос были слишком остры, может быть решающи. При недоверии, возбуждении, тревоге, царивших в солдатской массе, которая переполняла город, при провокации во всех видах и формах, практиковавшейся со стороны «темных сил», -- каждое подобное выступление могло оказаться спичкой, брошенной в пороховой погреб, могло бы так развязать стихию, что вновь стала бы на карту победившая революция.

В частности, никакое правительство при таких условиях образоваться не могло бы; это было бы не правительство, а бессильная жертва стихин. И, наконец, тут возинкал важный формальный вопрос: группа, представленная в Совете и в Исполнительном Комитете предпринимает важнейшие шаги бев их ведома и в полном противоречии с их решеннями. Допустимо ли это? И как же должен в таком случае поступать Совет?.. Этот вопрос должен быть завтра же поставлен во всем об'еме

в Исполнительном Комитете.

в) Тепера вригомання, что это бак В. О. феделень, правый съд сесем во-можей, местамЕ, съвсентательный вите предоста сестобр об де-транцу, Манай Деренаци" Мос потоспекца с вые баки на Силока, да прав-рани, предоста предоста предоста с предоста с предоста с предоста на Епе два приме со "конемищес" меня, "поражещи", им с сесто ураста на телема к следую предавител (Керескову). По итого в развите на може предоста сестур цианта итого предавите организация до предоста с предоста с в тупоска и сействескаю далам с отрае с резолаженом за порожено челеме.

Влегел, как бура, Керевский, совершению вобешенний, задыхающийся от злобы и отчанния. Стуча по столу, от не только обвинал авторов и мадачелей листка в провокации, ко прымо омождетвлял их деятельность с работой ареской охракки, высказывая недвусмыхсенные подоэрения и прозил виновинкам всикими карами. Большатство присутствованиях сдерживало пил не в меру расходившегося спародкого трибуна», до в об'ективной оценке фалта в общем—сходилось с изм.

Било решено: прокламацию задержать—до завтрашнего решения Исполнительного Комитета; вопрос же завтра поставить в его полиом об'еме. Я подал голос за это решение и даже отправился в комиату 11-ю, чтобы

привести его в исполнение.

Там, действительно, лежали два или три тока этак возваний, а при них закодился большение—цен Исполвительного Комитета, Молотов, когорый вступил со мной в довольно энергичине пререквания, но все же подчитание и отдал токи бее особого слаждала... Возможно, что он просто признал нашу правоту—в вопросе, которого эти рупиц до гого себе ве ставлял.

. Провозняшись несколько времени с этим кляузими делом, я снова направился в правое крыло. Караулов все еще сидел в зале Совета, и мне показалось, что он

пустил мне вслед какое-то ругательство.

\* . \*

В правои коррядоре я встрегил Керенского, направлявиегося из комнат Думского Комитета в бывшие аппартаменты Военной Комиссии. Он был уже не столько въбешен, сколько расстроен, растерян и терроризовая

 Ну вот, дождались,—начал он,—комбинация расстроена... Соглашение сорвано... Они не сотлашаются

при таких условиях образовать правительство.

Керенский быстро повернул в коммату 41-ю. Я изчего не полимал в посъедоват за ниж. В чек деко?. Произопило что-нибудь новое или это-нигра «цемзовиков», способ давления через Керенского, род шанталка (к которому впосъедствия правительство Милюкова и мрибегало дозвано светсематический;

Я тогов был также растериться и требоват раз'яменняя.
— Посморите, что там написат Соколов! Какую, дектарацию 1—говоры: Керепский, не то с отзаинем, исто с жиженно зограстьюм, издя во мие подходящий об'ект для своего негодования на клемих»—Вместо декарание, и отогороб от говорал, от написал потромикую править, о моготороб от говорал, от написал потромикую править, о моготороб от говорал, от написал потромикую править, от моготороб от говорал, от написал потромикую править, от техности.

рации, о которой он говорил, он написал погромную прокламацию против офицеров! Ее прочли и призиали невозможным при такой позиции Совета строить правитель-

ственную власть!..

Дело было не так страшно, если опо было только в гом, о чем говорых Керепский. Но опо было не голько в этом. Кто-то потом гоморил мие, то язившийся после нашею заседания Гучков устроих род скандала скоми колнета—прежде всего по поводу основ вашего соголашекиять в части, касающейся армии. Но ганиос—оно был потрясси фактическим соотношением наших сил и темсоризменность в перспективе. Случай с его прокламацией глубоко потрас его, он был для него и неожиданиям, и не перевоситиям. И он отказался участвовать в правительстие, которое лишено права высказалься по кардинальному зопросу спосё будущей политики, и не может выпустить простой прокламацией.

Выступление Гучкова произвело пертурбацию и, возможно, что око действительно подорвало тот «комтакт», который, казалось, уже обеспечил образование правительства на требуемой мани основе. Воможно, что поидалянием Гучкова являе созгащение действительно ле-

много затрещало-хотя я не думаю этого.

НО Керенский госда не рассказал мие о Гучкове ин слова. К его услугам подоспела декларация, написанияя Соколовым, которая позволила Керенскому в разговоре со мной свалить «срив соглашения» на «левых»...

Я хотел направиться в Думский Комитет, чтобы разузнать, как следует, в чем дело, и примять, со своей сторомы, надлежащие меры. Но Керенский заявил, что там сейчас совещаются и готовят окончательное решешие,

которого надо подождать.

В комнате 41-й, где мы находились, было почти пусто. На двване сидела жена Керепского, Ольга Львовна, кажеска, с Зевзяновым. Керепский уссыся рядом, поджавноги и злобно продолжая свою речь. Он направлял свои стрелы против руководителей Совета, хоти в том, что он говорил, они были не виноваты, ни сном, ни духом...

— Еще би! О чем же кожно сговориться, погда партия действуют вместе с дроковаторами... Разват полный во всем... Никакого руководства и инвакой власти... Содатчина прет огозсоду и нет никаких сил удержать ек. Комечно, пачнуска погромы, убийства, гоходные бунты... печно, пачнуска погромы, убийства, гоходные бунты...

Я предвижу самый страшный конец всему.

— Вот цаницается і. Санцине? — детерически продолжал оп, правставния с места и праслушивансь к ирущалов и топоту десятков люг, начаншемуся снова в соседних задал—Самините? Начивается угро, свять ползут свіда какие-то толиц, какие-то людя, без всякого дела, невзвестно зачен і Опать будет прадива толив слоияться всес день, пе работва за мешак... Атмосфера разложения. И все это питают... Классовая борьба і... Интернационалясты і... Цямеравладця і...

Керенский снова пришел в истерическое состояние. Я поспешил оставить его—не потому, что Керенский во всем был абсолютно не прав, а потому, что разговор на

эту тему был абсолютно бесплоден.

Я направился в коммати Думского Комитета. Там в приемной, почти опустевшей—два-три вад'котанта» говоряли тавиственным полушеногом о том, что Гучков отказался войти в правительство, и весьма тревожились по этому поводу. Я промен давлиен.

\*

Оказалось, что Соколов за это время действительно написал проект декларации и, не ознакомив с ним нас, прочел его прямо Думскому Комитету, или, вершее, нескольким оставшимся в наличностя «педомикам».

Конечно, среди «ценковых» слушателей ера-аколого» человека, проявошло сиятелие. Иные, может быть, и ва самом деле были не проть использовать этот неудачный литературный дебот для серыва комбивация». Но едав ля: оя годился максимум для гого, чтобы терроризыровать Керенского. В общем—на наших переговорах он, конечно, викак не отразликся.

В комнате, где ми заседали, уже почти инкого не было из прежвать участиянов и зрителей совещания. Огни были потушеми, в оква уже глядело утро, и были видии сугробы сцега, покрытые инсем деревья в пустыйном Таврическом садух. За столом, у последией зажжен-

ной лампы: силели Милюков и Соколов.

Мильною писал, и на мой вопрос я получил отнет, что жее в порядке, что Родянию еще не вераулас с телеграфа, что декларация Соколова пердачиа и подлежит радинальтной переделем. Никавих следов от ницидента с Гоновым и вообще от какого-лябо пицидента, повертшего в павтику Кесенского, я не обнарожима и не видел.

Милюков видимо рассуждах треввее Гучкова и рассчитивал имбо удадить с нам дело, лябо... обобятем без вос-Не взяаю, как обсуждали цензовики наши гребозания и что решивал. Но—еесе было в порядке», дело дияталя и что решивал. Но—еесе было в порядке», дело дияталя и и предусмать на предусмать предусмать и предусмать и вперед так, как есле бы соглашение уже состоялось, и картина, былыя перед моми глазами, ле только сывдетельствовала об этом, не только была достоприметательна, но даже умилительногых

Милоков сидет и писал: он дописывал делларацию Исполнительного Комштета—в редакции, которую пачал л. К написанному мною второму абзацу этого документа Милоков пришисал третай и последний абзац и подклем доком участикс к мосй.

 В этой редакции начато лучше, яснее и короче, пояснил он. Но Милюков уже был в полиом ивиеможе-

нии и, наконец, встал, прервав работу.

 Нет, не могу,—сказал он,—складывая в кармаи бумаги.—Завтра кончим. Пусть будет на день отложено...

И все разошлись.

Из думцев оставался уже один Милюков. Подошел Стеклов, и мы условились собраться снова после з часов дня для окончательного решения дела. До этого времени о результатах иаших переговоров можно будет доложить Совету и получить от него окончательную формальную санкцию действий Исполнительного Комитета.

Я не помню дальнейшей судьбы нашей декларации. Нажется, ее докончил Стеклов, приписавший к ней и е рв и й абзац. Я привожу в примечании полностью этот документ \*).

Я решил отдохнуть хоть два-три часа и, распрощавшись, отправнися в левое крыло за шубой. Там еще оставалось несколько человек, в числе которых помию Богданова. Когда я уходил. Стеклов еще оставался с ними и потом рассказывал мне, что без меня снова состоялось какое-то совещание с правым крылом, но жто в нем еще участвовал, в котором часу и о чем товорили-я не помню.

Помню только рассказ Стеклова о том, как в заключение беседы он расцеловался, с Милюковым !..

Из этого ваключаю, что ничего особенного на этом совещании не произошло, и основной вопрос оно никуда не сдвинуло. На следующий день мы продолжали, начав с того пункта, на котором остановились еще при мне...

Дворец быстро оживал. День обещал быть похож на предыдущие. Уже принесли свежие «Известия» с прика-

\*) ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА СОЛДАТСКИХ II РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Новая влясть, создающаяся из общественно умеренных слоев общества, об'я виза сегодня о всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди автельного Собрания, осуществление грамманских свобод и устранение националь-ных ограничений. И ил полатаем, что в той мере, в какой нарождающаяся пласто будет действовать в надграмении осуществления этих объявательств и решительно

борьбы со старов властью, немократия должив оказать ей свою поддержку. Тонариши и грандале. Приближается полная победа русского вирола илд старой

Тожеров трассам. Практимент образовать победа ургеног прост их город настора дажены. Исла из обеса иго причим сите гразсамых уделья, учуще всемостивным менен простав установать прост пр

зом № 1, с сообщением, что в Берлине идет уже третий день кроявава революцая, с цитарованным выше об'явлением Энгельгардта об отобрании оружия и с кучей всявих несообразностей...

Но куже всего было то, то в этом № 3, крупным корпусом, терими по белому, была навлечаталья всема странная передовида. Смущению в возмущению большинства Исполнительного Комитета, равно вак насмешкам и элорадству меньшинства и посторонией в публикат—на сле-

дующий день не было границ.

Передовица, исходя из непадежности думского демократизма, отстанивата ин больне, ни меньше как възождение солеских представителей в кабинет Милькова. Очат появления этой статын, совершению противоестственный и безобразины, также достаночно характерен для некозможных, кустаримх условий работы этах дией... Бог весть, чем руководствоваться вызначиля («новожизненская»!) редакция «Известий», печатая в официального органе принципальную, актуальнейшую статью и не потрудняющее справиться о позиции Исполнятельного Комитета!. Автором же статы бых Базаров.

. .

Двор и сквер дворца били пустыпны в это свежее, морозное, этимее утро. Но было солвечно и весело. Охраны не было по прежнему ни души, по исчезли со двора вслед за охраной и пушки, и пулеметы. Это была больше

не крепость, а мирный дворец революции...

Победа была уже одержана. Уже были сделаны важные шаги к се вакрешленко. Дело было за пустякане,—оставалось ею укело воспользоваться! Тогда не думалось, что на этих пустяках сломит себе шею не одно поколение советских деятелей. Тогда, в это хорозное всесаю сонечное угро дышалось легко и радоство,— даже с полиеншей атрофией в кломе и поющей пустотой в жежудке...

Мимо хвостов и красных флагов я пошел к «градоначальнику Никитскому «ночевать» на Старый Невский.

 Ну что, Анна Михалковиа, должно быть нет вашего зеперальского сына»?—обратился я к отворизивей мне старой илимее Неквиского, с которой оп жил адмоем ипого лет, которую с 1905 года знали и услугами которой висс стаков. 32 пользовались многие десятки революционеров, которая столько ухаживала за мной, нелегальным, во время мэих постоянных ночевок у Никитского... Да, есть у нас и такие деятели революции!.. Отметить генеральское происхождение Никитского она, однако, не упускала случая.

— Нету, нету, -- ответила она сокрушенно, -- еще днем ушел, да так и не приходил... И не знамо где, и что с

ним...

— Градоначальником назначен ваш Андрей Александрович! Баста теперь мне от полиции бегать! Пусть меня тут застанет коть сам старший дворник, при такойто руке в градоначальстве! Разбудите меня, пожалуйста, часа через два, к десяти...

- Господи, Господи,-твердила старуха, ведя меня к нетронутой постели своего питомца,- что же это такое делается! А вы-то кто теперь?.. Может, чего скушаете?

Я на ходу проглотил стоящий с вечера ужин и заснул, уже ничего не ощущая и не понимая... Было около восьми часов чезвертого утра революции.

## 6. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

## 2 марта.

Сиотр револиционных войских—Как Исп. Ком. "решал дела", Керенский и юде саміда—Демократ нац. "болящареною "— Линик Исп. Колитета и опасности страва и слем.—Новай доклад Стекова и мой "дредокранительная съем.—Новай доклад Стекова и мой "дредокранительная съем.—Керенский бросметск в бой Его "сому д'ёза". Его резк. Его "дюбеда". Его безаконик—Друга министерскам реты.—Ми комо перел върхож.— Глава кабинета о монартия и динистия.—Талав делож.— Глава кабинета о монартия и динистия.—Талав делож.— Странительно предоста о влясти.—Нобеда Исп. Ком.— "Юримическое положение" Керенского.—"Революция в Геръвлий". Второ засслание в прякот кран.—Сому степстов и мини. Спода вопросо монархия.—"Сомучестиент с'ек той" Милькова.—Вопросы думу дарственного права" прескательства Талсти, подписа.—Техника възграния" предосрота.—Перагорит

В двенадцатом часу, войдя во дворец, через правое крыло, я спешил в Исполнительный Комитет... Прежняя картина, и прежняя атмосфера.

Останови Станкевич, кой гозарищ по редатция Современных безнадежий трудовия или н.е., бывший дошем уголовного права в уни верситете, а теперь, как я каком-го военном училище,—будущий член Исполнительного Комитета и комиссар северного фронта, свядетельсудіби Духонина и докольно блавкай Керенскому человек. Он орудоват в дви реоколоции по казариза, среди офицеров, вообще по военной части, преисполненный пафоса в энтугарама. — Вот хорошо, что я вас встретял... У меня есть предложение. Устроим смогр войскам на Марсовом поль, втусть весь гариязон с музыкой пройдет перед Исполнительным Комитегом. Это будет гранднозная демонстрация, невыданная в исторям. На весь Истербург, на всю

Россию и на всю Европу, чорт возьми!

Что же, мисль не длохай! Но это не так дегко осуществить, как кажется Станкевизу, и соскем трудно провести в желательном ему духе. Тут гораздо больне подчит к и, чем ему представляется. Идильня, иссомненно, будет разбита о такие подводные камин, которых он не кочет знать в своем няфосе и зипузначе... Я вдруг почемуто представил себе на конях Чжендле, Шалиннкова, себя самного. Мы посмеждике, и в побежая дальние...

Исполнительный Комитет не заседал, хотя большинство членов были в сборе. Все в одиночку или попарно

ванимались «текущими делами».

Передавали исякие слухи, по инкто не знал толком на о вимоком билитився, пи о переговорах Родоники с царек, ни насчет согречения. Работа клисла, необходимая и пецибежная в своей бестолковоети и практической бесплодности. Массу егосударственных дель прикодилось решать единолично, или посозетованнике с первым попавшимся товарящем-тогда как в объячное время решение каждого из вих было бы поставлено на повестку в потребовало бы жарких прений.

Рядом звонит телефон.

— Это Совет Рабоних и Соддателих Депутатов?— Нелыя ин помыть кото-льной за завелов Исполнительного Комитела? Говорат от имели соведания представлителем петербургенку банков. Мы просого дели представлителем по отпрыть банки. Мы считаем, что спишеля пемедлень помытел настолько, что денесьности банков инстоите утрождет. Дальнейшая задержка в открытие их была ок столько вредила, могая бы вызвать лиць остоянения в пародном хозяйстве и содействовать вознанновению неосновательной тревотя и павики...

Не выпуская трубки, я подзываю стоящего по близости члена Исп. Комитета, совещаюсь с ним две минуты

(«за» и «против») и спрашиваю:

 Каково отношение высших и низших служащих к открытию банков? Служащие все, отвечают ине, отоговы приступить к работе сейчас же и ждут только вашего разрешения.

Я отвечаю от имени Исполнятельного Комитета:

— Хорошю, разрешение дается. Если нужно в письменной форме, то составьте сами на листяе без блянка и пришлите в Таврический дворец, в комнату 13-ю, для полянси и нечати.

Еще звонок:

 Говорят с Царскосельского вокзала, Комиссар Исполнительного Комитета по поручению желеннодорожныков.—Великий киязы Михаил Александрович из Гатчини просит дать ему поезд, чтобы приехать в Петербург.

Отвечаю уже без всяких совещаний:

 Пусть ему передадут, что Исполнительный Комитет посзда дать не разрешает, по случаю дороговизны угля; но гр. Романов может придти на вокзал, взять билет и ехать в общем посяде, куда хочет.

\* \*

Уже начал собираться Совет. Ему предстояло сейчас в полном составе обсудить официально и решить окончательно вопрос о власти.

Сегодия заседание пельзя было, как вчера, оставить безкого запичания в руководства со стороны Исполнательного Комитета. Напротив, надо, по возможности, подготовить и обеспечить дружное и безболезненное решение этого вопроса.

Я собирался принять с своей стороны соответствующее меры, но меня отвлек Керенский, явявшийся в левое крыло в сопрохождения Зеязинова, ставшего его рупором, знергичным (закулисным) похощником и верным оруженосцем. Керенский выгада, ст оравительствуспокоенным и отдохнувшим, но возбужденным и торжественным.

Он пришел все за тем же. Он готов дать наи дал уже согласие на принятие поста министра юстиции. Можно ли провести это через Совет и получить его одобрение?..

Я указал ему на решение Исполнательного Комитета, правителе вчера 13-ю голосами против 8-ми,—не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабпиет официальных представителей демократив. Я сказал, что эту новицию Исполнительный Комитет будет защиниать и в Совете. Отсюда, следует, что, есля Керенский хочет обратиться к Совету за санкцией, то он должен сложить с себя звание говарища председателя Совета и действовать в катестве астетого ляще.

Персонально, пряменительно к Керенскому, я по прежиему считах инбосновления его участие в минастерстве, коя выкак не в качестве представитель советской демократви. Кроме того, я ужазал, это подпака ть более этот вопрос я считаю мебеописным для решения вопроса о власти вообще. Если Керенскому прядется поставить вопрос о том, вакая по приряоде должна быть власть, то он, пождлуй, может получить ответ: в дасть должна пр я из для сжать с обет с к ой де мо к р а т и и. Проблема слишком трудива, слишком золам в сложная для сколегского миниката, при данном размахе дажжения она, нашей востановкой, с лашком золетре на в пр в во и может с чрезывнайной легкостью настолько далеко скатиться высво, что могут быть сорвани не только все с комбинация, во и самая реколюция.

Как бы то ни было, Керенскому, для его практической целя, предстояло—лыбо сможить свое советекое звазиме и поступать, как знаст, независимо от Совета; лябо об'ясниться с Советом св частион порядкез и об'явлть что оп непремению хочет быть министром, по эт силу решения Исполнительного Комитета оп статает с себя советское звание и просит одобрить таков его образ дейстивий; лябо апелитровать и Совету и добиваться япого сто решения о вмасти, чем было привито в Исполнительном Комитете. Или, накомец совершить совор d'édat, щ, лота еще решение Исполн. Комитета не известно Совету или не обсуждалось им, обратиться пепосредственно к Совету—в и в рушение в оли И си по ля и тельного Комитета, ягиоряруя его поставовление.

Видя, что Керенский непременно хочет быть министвидется от ининестерства или в каком случае, я настоятельно убеждат его пойти по любому из двух первых путей. Керенский отвечал неопределенно, обдумыяя собо плац,— и умуался в правосе крыло.

До открытия Совета я хотел сделать все возможное, от меня зависящее, для тото, чтобы обеспечить верное п безболезненное прохождение в Совете всей «линии» Исполнительного Комитета. Я опасался выступлений слева. которые легко мотли быть подкреплены уличными методами борьбы-в случае твердости позиции и достаточной энергии большевистских и левозсеровских групп. Побороть это движение, если бы оно началось. «внутренними» средствами, силой влияния или убеждения, было бы до крайности трудно, если вообще возможно.

Позиция большинства Исп. К-та (центра) была совершенно правильной, но положение его было в высшей степени шатким: отстоять «цензовиков» перед массами, перед Советом, обладавшим реальной силой, было труднее трудного вообще. При возбуждении и тревоге солдатской массы, эта трудность удесятерялась. Когда-же цензовики отказывались, в такой ситуации, даже расстаться с монархией и династией, то уже одно это способно было обречь всю «комбинацию» на гибель, - если

бы движение началось.

Оставалось надеяться, что оно не начнется-в виду слабости бесшабашно-левых течений, неоформленности их позиции, невысокому уровню и не авторитетности их вождей. Но, во всяком случае, надо было сделать все, чтобы предотвратить это движение...

С другой стороны, боевые сторонники вхождения в правительство были до крайности подавлены решением Исполнительного Комитета. Меньшинство не желало слагать оружия,-и поговаривали о том, что они будут

апеллировать к Совету.

Я убеждал представителей меньшинства не делать этого, товоря, что им это не поможет, но это может раздуть такой огонь слева, который не потушиль, по крайней мере, так быстро, как это необходимо. Чтобы не развязывать опасного духа слева, я убеждал не перегибать палку в право. Помню мой разговор, в частности, с Эрлихом, сторонником «коалиции», который указывал, что вопрос об участии в правительстве все равно будет поднят в Совете случайными группами и ораторами, но обещал принять меры, чтобы не было организованного выступления меньшинства Исполнительного Комитета...

Докладчиком в Совете должен был опять выступить Стеклов. Я помню овой разговор с ним перед этим довладом. Неприятное воспоминание!-ибо в нем проявилось то полигиканство, какое свойственно всякой кучке, опирающейся на надежное большинство и позволяющей себе поэтому сомнительные приемы борьбы с меньшинством и сомнительные эксперименты над массами... Я убеждал Стеклова делать доклад как можно полнее и пространнее,-чтобы затем, по возможности, принять его без прений. Я опасался осложнений или затяжки дела в случае «долгого парламента» и спекулировал на то, что доклад, сделанный с исчернывающей обстоятельностью, прежде всего убедит «советский митинг», а затем заставить сократить прения настолько, что будет слишком трудно сдвинуть мысли и настроение массы, как влево, так и вправо.

Потом, когда мие пришлось в течение всей революции быть в положения «безотлетственной» и бессильной, численно вичтожной опномидия,—мие уже не случалось прибетать и подобими приемам, а насоборот, констатировать их у других и разоблачать правищее большинство. Тем более мечально воспоминание о том, яки пришлось спилаты из себе заласть страняюто дела» политики в ту краткую эпоху, когда волею судеб я сам находился в радах этого праващего большинетам.

\* . \*

Совет сображея, и надо было отврывать заседание. Я, по обывнявлению не пошел туда и мало интересовалсе резами. Во-первых, сам я не имем ораторского опита, был интеррытации обращении с массами и не имел от зому наджежащего вуде (о чем мен неоднократно пришлось весьма сожаветь). Во-вторых, было очевидно, что не там, йе в общих собравних делагеть политика, о что не там, йе в общих собравних делагеть политика, о что ит виденумы решительной его интерратического засема. В сторы обращения. В-претвых, были текущие дела в Исполнительном Комитете. И я оставался за занажестой в комнаге 13-й. Исполнительным Комитете по прежиему не заседал, и с открытием советского заседания его помещение почти

Вскоре ив залы Совета послышался голос Стеклова, приступившего к докладу. В зале было тихо, все напряженно слушали-многие во второй раз-пункт за пунктом «программу» Исполнительного Комитета, предложенную «цензовикам» и излагаемую докладчиком до крайности популярно, пространно, водянието. Комната Исполнительного Комитета была забронирована залой Совета от наплыва посторонних и от «экстренных дел». Никто не рвался за занавеску и из самой залы Совета, где все были заинтересованы «высокой политикой», где был «большой день», где эпервые за все время (если не считать вчерашней вечерней репетиции при полу-пустом заме) делался доклад от имени Исполнительного Комитета... Благодаря этому, подписав какие-то бумаги, «удостоверения» и «разрешения», я довольно быстро покончил с «текущими делами» и мог, сидя в кресле, за занавеской, наслаждаться некоторое время праздностью, простором, тишиной и сознанием исполненных обязанностей...

Подощел Тихонов и кто-то из левых Исполнительного Комитета, не могу приноминть—кто именно. Мы мирно беседовали, няогда прислушивалсь к отдельным фразам доктада, долегающим сквозь занавеску, через раскрытую дверь.

В это время спова появляем Керенский, в сопровождении того-мез бензимов, и расположился в вышей комнайния. Он не говория, зачем пришел, но явио выжидал чест-то. Он рассказывая с той сенсации среди буржуазных юругов и офицерства, какую произвет там приказ № 1. Но Керенский не бых изстреме пообению полежически. От ночной его паники и злобы не было заметно и следа...

На вопрос о том, что происходет в правом крыле, он ответил, что там, несмотря на все трудности, создаваеиме Исполнительным Комитегом, идет работа по формированию кабинета...

На Керенского капал сидевший тут же вышеупоманутый большевик или «междурайонец», который был довольно ттерд и довольно прав в своей отрицательной, критической поэнции, по довольно сбивчив и не тверд в своей положительной программе. Керенский отвечал в де коей положительной программе. Керенский отвечал в меру запальчиво и раздраженно, без особой ярости и без особой убедительности.

Бил, вероятно, грегий час дия. Стеклов основательно станум доквад и разливался рекой уже больше часа.—
«Так, Стекров, правильно №—думал я про себя, ловя отдельные слова доклада, следя ва его этапами и раздумывая о подожения дел...

Входали отдельным экран, утомлениие докладом и давкой и, увидев наше съвседением, поспецию регировадавкой и, увидев наше съвседением, поспецию регировались. Заглянуло два-три чесловека восенного звания, более
или менес близких и причастних к делам. Опи не замедилим обрушниться на «Привка № 1», негодух, ужасансь, в
главное, неправильно толкуя, искажам, читая в нем то,
его там не было и признажа—в частности, усматривая
там требования выборного начальства, тогода как там
ишь об'являние выборного начальства, тогода как там
ишь об'являние выборного начальства, тогода как там
жеголикователей было, конечно, и егруаци. Но было яспо,
что это не поможет и что из этого «приязова» всей буржумзией будет сдетано надлежащее употребление.

Стектов все говорил... Я справинява себя: это заминакает и что хочет прециринать Керенский? Исяк же я был доволен его столкновением с большевиком и, подливая маска в отопь спора, стренцияси продемонстрировать неред Керенским те настроения масс, которие, до известной степеци, вольощаватель с совых большевика. Я полатал, что Керенскому, в котором в вядел человека ещратого рыдаль—оприентироваться в этих настроенция убдет весьма полезию, а не знать их, игнорировать их—довольно озвасия.

Вдруг, Стеклов кончил, в зале раздались аплодисменты.

. .

Керенский вскочил, как ужаленный, и бросился в зал, снова побелев, как полотно. Остальные, и я в том числе, поспешили за ним и стали в дверях, чтобы видеть, что булет.

В противоположном конце зала, направо от двери, на председательском столе столя Чхендзе и что-то говорил. размаживая руками, среди затизавших аплодисментов. От нашей двери туда поспешно пробирался Керенский. Но толна решительно не поддавалась его усилиям и, пройдя всего несколько шагов, он взобрался на стол, тут же, в конце зала, недалеко от двери в комнату Исполн. Комитета... Отсюда он попросил слова. Весь зал обернулся в его сто-

рону. Раздались нерешительные аплодисменты.

Керенский избрал наихудший путь к министерскому посту — (coup d'état). Он игнорировал Исполнительный Комитет и его постановление. Он не пожелал ни руководствоваться им, ни даже добиваться его пересмотра. Игнорируя его, как не заслуживающее внимания обстоятельство, Керенский предпочел опереться лишь на силу своего личного давления и авторитета. И он расчитывал, он надеялся на то, что это будет достаточно для его целей. Он предпочитал действовать личным натиском и спекулировал на неподготовленность, несознательность и стадные инстинкты своей аудитории, наполовину наполненной чисто обывательскими элементами.

Все это, вместе взятое, в высокой степени характерно для психологии особой категории людей, позднее наименованных «бонапартятами»... Однако, как бы то ни было, поскольку Керенский не заглядывал вперед, не учиты вал всей совокупности обстоятельств, не проникал в глубь вещей и самого себя,-постольку его расчет был правильным, и он достиг своей непосредственной целя. И только впоследствии он мог убедиться в том, что этот «наполеоновский» метод действий лишь повредил

ему, а потом и погубил его...

Керенский начал говорить «упавшим» голосом, мистическим полушенотом. Бледный, как снег, взволнованный до полного потрясения, он вырывал из себя короткие, отрывистые фразы, пересыпая их длинными паузами... Речь его, особенно в начале, была не связна и совершенно неожиданна, - особенно после спокойной беселы

за занавеской...

Бог весть, чего тут было больше-действительного исступления или театрального пафоса! Но во всяком случае, тут были следы «дипломатической» работы: о ней свидетельствовали некоторые очень довкие ходы в его речи, которые должны были обявательно повлиять на «избирателей».-Эта речь Керенского довольно известна: ее в то время оживленно комментировали, а потом о ней часто вспоминали.

 Товарищи!—товорил новый министр юстиции in toga candida,—доверяете ли вы мне?—В зале слышатся возгласы:—«Доверяем, доверяем!»...

 Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца, и если нужно доказать это... если вы мне не доверяете... я тут же, на ваших глазах... готов умереть...

В зале пробегает волна изумления и волнения... Приемы французских ораторов, примененине, перояно, непроизвольно и нетаянню, слишком необичим у на оп произвели довольно спльное саффранцующее» действие... Далее Керенеский взяд быка за рога и, примо перейдя к основной цели, немедленно разрубил Гордиев узел.

 Товарищи! в виду образования новой власти(!), я должен был немедленно, не дожидаясь вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять

пост министра юстиции (!)...

Теперь надо било оправдать, достойно мотивировать ской незахоложерных образ достоям. И, Крепский, учитывая, что оп--спа митиптер по в зале найдетем отромины процент завдед, у которием за дупий нег и не может бить инчего, кроме поключать сму--Керенскому, как снамения реаспользи, дроме реаспользительного пафоса и помитического непознамания,—учитывая все это, он ударыя в семую точку.

— В моих руках, —продолека он, —паходятся представителя староб власти, и я не решился выпустить их из своих рук (бурвые алюдисменты и не водласи: «правлявье). Я принял сделанное ине предложение и вошел в состав Временного Правительства в качестве минегра юстиция (алюдисменти далеко не столь бурвые и водгасы «обраво», характериме отпыра, не для смассы»). — Первым моим шарм было распоряжение исмедленое освободить воск политических заключениях и с сосбы почетом препроводить наших гозарищей-депутатов с-д-фракция Государственной Думи из Сибири скола.

Теперь, в копие 1918 г. этот «особий почет» борцам прометариата вошел в обякод в стал явлением привачним, само собою разучеющимся,—так же вам кожий прижим имущих классов вообще и представителей старой власти в частности и в особенности. Но надо войти в истомогих о

тех дней, когда процесс превращения прежних властей а престатиль голько манчильст, когда скама аминстия еще не перестата бить кнунктом программых, когда пенхолотия масс совершению еще не уснеза переварять новых маления, понятий, отношений,—надо войти в исклолотим извления, помятий, отношений,—надо войти в исклолотим способин быля вызвать подобные заявления, так ярога фиксирующее доститнутую народитую нобесу. Реды току мы не привыкан еще даже к звукам мареспьезы, и помию, как долго волновали меня эти звуки, военный ориестр и военные почести «нелегальному» гимиу свободы!

Заявление Керенского о возмездин царским властям и о почете царским арестантам, произвело, песомпенно, большой эффект и подняло настроение до энтузиазма. После такой артиллерийской подготовки, Керенский мог

уже идти в атаку.

— В виду того,—продолжал он,—тго я вядя на себя обязанностя иняветра встенции равыше, чем я получилот вас формальное полномочие, я слагаю с себя обязанности председателя Совета Рабочних Депутатов. Но я готов вновы прилять от вас это звалие, если вы призваете это нужими (возтасы: «просим, просим», и педружные аплодисменты).

Далее Керенский говорил о своем демократизме, о защите народных интересов, ради которой он идст в правительство, о дисциплине, о поддержке, о револяющи вообще. Это была уже лирика. Деловое содержание рези отраничилось издоженным, in ехтерно, по памяти и по

газетному отчету.

Керенскому устроили ованию. Под крики приветствия и буро рукомискелний Керенский, спригную со стола, ретаровалея свова в зоинату 13-то—в созвания, что он победил, в уверенности, что он получил еформальную санкцию за аступаление в министерство и, сохрания всевавии стоярища председателя Совета Рабочих Депутатов, стая министром от демократии.

Между тем, это было не так. Выступив в Совете до обсуждения и до решения вопроса о властя, Керенския, на свое предложение пустить его в министры получия лишь авлодисменты, которые и меньшинство могло сдедать достаточно шумными; а в ответ на свое предложение оставить его в советском звании, подучал лишь возгласи: епросим, просимь. Никакого формального постановления не било. Мало того, Керенский уклопился и от обсуждениись на запуальности.

Были ли протесты, при отсутствии которых решение без голосования, раг acclamation, все же сохраняет по добие законности? — Протесты были заявле-

ны немедленно.

\* \* \*

Первие же фрази Керенского вызвали во мне ощущенае неловкости, пожалуй, конфуза, тоски и злобы. Махизр рухой, я окошел от двери, сен на диван в глубине компати и, мрачно слушая речь, переговаривался с длужатремя товарищами о том, что предправиять и что из всего этого выйдет. Было дено—на этой почве, лично о Керенском, боя далать не следовало. Но отстоять общую линию Исполнительного Комитета было необходимо во что бы то ин стакь.

Керепский, вернумнийся после речи, был окружен грумпой помлаталелей, проинкимих за ими яз замля числе их я помию жакисто двух или трех занилийским офицеров, помтенното в наменитото выда, которые, апричем, не столько задковали Керепского, сколько исмедленно были атакования ими.

Они плоховато понимали друг друга, но проявляли огромный взаимный интерес. Керенский увлек их за за-

навеску и обнаруживал явное желание, чтобы (в чужох помещении) никто не мешал их интимной французской бесете.

Вот, вот, —думал я, злобно тлядя на нового министра, —пора заняться с доблестными союзниками!...

\* \*

В Совете начались прения. Бой, всетаки, начался. Но пока выступали с обеях сторон не официальние представители течений, совершенно тогда не оформленных, и не члени Исполнительного Комитета, а приватные ораторы, мало известные аудигорян и неспособные оказать большое давление на нее. При этом преизущество было явно на стороне слитии» Исполнительного Комитета и его полящия, выражещной в докладе.

Ораторов большеванов, левых с-ров, левых меньшевяков (в числе иж., помию выступавшего Ерманского), вестави знаги и признавали с в ов им партийные рабочие группы. Напротив, сторонивые коспация в Керенского были постороние в случайние для рабочих люди. —всякие сгрудовняю, сотрудитки егоже социалистиесковъ пресси (врод. е.Дия.), и т. п. интеллитенти, илис-

го не говорящие рабочей аудитории.

Больше всего могли здесь сделать именно авторитетные и просто известные массе имена. И я особенно уповал на выступление думских депутатов:—Скобелева и Чхендзе, яростного прогивника коалиционного прави-

тельства. 
Ме в а с опасность, в общем, очень мало давала себя 
знать. Ораторы келой, вместупавшие ещротив бурхучания 
вообщев, были поддержаваеми только союмия, т. е. каждий—незнатительной частью собрания. Но они были 
слишком слабы и не могли спорять с авторитетом Исполнительного Комитета, к тому же, покрытого ореслом некоторой талиственности в глазаха большинства, влившегося в Совет уже посте выбороза.

Мои опасения оказались изпрасными, и уже в первой положие долгого собрания стало очевидным, что большинство обеспечено за линией Исполнительного Комитета. Все это и наблюдал уривками, мимоходом, среди

«текущих дел», в течение нескольких часов.

Это история од и ой министерской речи. Как раз о это время провзносилась другая. Пока Керенский пашезиромал к Совету, Мялоков обращался «к пароду», в Екатерининской зале. Милоков виступал перед случайпой голлой не с атигацией, но с энформацией.

Может бигь, его отвлекка от дел и извлеска за друсенх аппартаментов сама публика. Но вполня вероитию, что, составня министерство, его фактический глав желая подучить прарставление об отвошения и лему изродних масе. И, в частности, бигь может, от желае проверить сове решение самого острого для него мощоса, способолто послужить источником конфликта не только. Солесто послужить источником конфликта не только. Солессавлина, томарищами. Это бил, консечно, вопрос. о одслежими, томарищами. Это бил, консечно, вопрос. о одна раз из и для аст ил. Маляково, вероитию, бил зачитересован в том, чтобы получить непосредственное печатление от реакции случайлой, но милотиссичной аудитории на его «ядкимание реколюции романовского аудиторин на его «ядкимание реколюции романовского

В четвертом часу появился Милоков в Екатерининской зале, чтоби представиться народу, в качестве почти министра, и представить своих коллег по образусмому дабинету. Он панат с дополнию дематогических випладов против старой власти, об'явил о создаваемом первох общественном кабинете и, признавая его к поддержие, спояв подчеркнум необходимость склян между создатами и обящеваму.

При этом в его сковах зазвучали новые поты, видимо, благоприобретенные в почном заседании. Мильков требовал от офицерства, чтобы опо берегло в содате чувство чесовенности и гражданского достовиства. Однако, он воздерживалел от изложения и комментирования принятого пункта программи—насчет перевода армия лие сгрюм на гражданское положение.

Разповалиберная аудитория не скупилась на шумшме приресствия. Но значительная часть ее была настроена явно опповиднонно. Из толим то и дело съмпаяксь произческие вопросы и полемические возгласы, через которие оразгору пришлась проблараться не без путуа. — Кго выблува вас?—бых задак довольно трудный вопрос, па когорый прицикос ответить,—тот не зыблува инкто, что выблуват было некосла, что выблуват серем запилать, что выблуват серем запилать, места менера—Льноев вознающей серем режимом, то на толин раздакат возглас: серем серем режимом, то на толин раздакат возглас: серем сер

Относительно Керенского, Милюков, при громе аплодисментов, сделал заявление, характерное для главы пра-

вительства, составляющего кабинет:

— Я только что, —сказал оц, —получия согласие меего товарища, А. Ф. Керенского, занять пост министра юстиции в первом общественном кабинете, в котором он отдаст справедникое возмездие прислужникам старого реженка, всем этим Шторомерам и Сухолиновим.

Напротив, при представлении Гучкова, которого к этому времени снова уломали, дело не ограничилось аплодисментами, а не обощлось без неприятностей, на

что, впрочем, расчитывал и сам Милюков.

— Я назову вам ими,—продолжал он,—когорое вызовет здесь вооражения,—А. И. Гучков был мони политическим врагом в течение всей жизни Государственной Думи (крики: «другом»). Но теперь мы политические друзья. Я—старый профессор, привыжинй чтаты детдии, а Гучков—человек действик. И сейчас, когда я в заке говорю с вами, Гучков на удицах столицы организует налну победу. Что сказали бы вы сели бы вместо почтобы вчера почью расставлять войска на воквалах, к торым ожидалось прибытие враждебных переворогу войск, Гучков принал участие в навики политических прениях, а враждебные войска, запавнише воквалы, запаль бы удицы, а поток и этот зах. Что сталось бы тогда с вами и со мной?

Вот к каким маленьким уверткам и маленьким искажениям действительности должен был прибегнуть Милюков, чтобы ваставить свою невзыскательную аудиторию претерпеть Гучкова. Но если с этим вышел маленький грех, то большой сиех вышел с Терещенкой. Откуда, в самом деле, почему и зачем взялед этот господии?

Россия велика, —ответил на это лидер кабинета. —
 Трудно везде знать лучших людей...—И оратор поснешил

перейти к Шингареву.

От Милькова потребовани програмым кабинета. Он начал было излатать по вунктым програмку, проряктованную ему в нашем ночном заседании, сославнись на то, что не может прочесть бумажи, накодищейся сейтратов. Он указал, что эта протрамма является продужтом соглашения цензовноко с советской демократись. Но изложение программы было прервано нетерпеливыми и настойчивания криками:

— А династия? А как с Романовыми?

Милюков храбро бросился в бой, впрочем, не упуская случая прикрыть, где можно, свою наготу, плащом за-

шитного цвета.

— Я зава,—товорщ оп,—что мой ответ не всех вае удовленории, по в его склау. Старый деспот, доведший страну до полной разружи, еам отнажется от престола или будет невложен. Вайть перейдет в рестепту, велькому князю Миханзу Александровичу. Наследником будет Алексей.

Миняков не соснялся дуссь на авторитет Совета Рабочих Депутатов, но не обмолянся ни словом, что вденом пункте он делает пробу- не пробідет ли его программа, во преки требованням советском демократин на противоречии с намеченпыми почью основами «соглашения».

Ото, если угодно, также была полнята совершить соор d'état, окомунивнася, конечно, поліми краком... На другой день Милюкову пришлось срав'яснять печатво, что заявления начете номаркин и династия выражают сто слачное мненяе». А сще через несколько дией и от этого «личного мненяе» пичето не осталось. Но уже п сейчас, во время самой речи. Милюкову пришлось в беспорядке отступать на позиции, заранее приготовленние Исполнительным Комитегом.

Шум, протесты, крики:—«Долой династию!» — стали

242

явно угрожать, что оратор кончит свою речь не добром. И, когда он вновь получил возможность говорить, он про-

должал в таком духе:

 Госнода, вы не любите старую династию. Ее, быть может, не люблю и я. Но сейчас дело не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без решения и без ответа вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе, как парламентскую и конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе. Если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только-что разрушенный режим. Это мы сделать не имеем права, ни перед вами, ни перед собой...

Аудитория, однако, решительно не вилела оснований. почему же, избегая спора, проволочек и гражданской войны,--надо решить вопрос именно так, как Бог положит на душу Милюкову, -т. е. в пользу Романовых, ненавистных и населению, и (sic!) самому оратору. Шум и протесты, не унимаясь, заставили Милюкова сделать ловкую диверсию по форме и капитулировать по существу.

 Это не значит, — продолжал оратор, — что мы решили вопрос бесконтрольно. В нашей программе вы найдете пункт, согласно которому, как только пройдет опасность и водворится порядок, мы приступим к полготовке созыва Учредительного Собрания (громовые руковлескания), собранного на основе всеобщего, явного и тайного голосования. Свободно избранное наролное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России

- мы или наши противники...

Придя с готовым решением и вступив за него в бой. Милюков был вынужден спрятаться вместе со своей программой за «какое-то Учредительное Собрание». Понятночто отсюда было рукой подать до «третьего пункта» Исполнительного Комитета, который требовал предоставления Учредительному Собранию, и лишь ему одному, права решить вопрос и лишал правительство Милюкова права предрешать его в той или иной форме.

Как бы то ни было, это «программное» выступление Милюкова было ему полезным уроком. Он получил представление, обогатился впечатлением насчет того, как

реагирует народ на попытия завершить переворот монасокией в дак сегро стоит в сего глазах копрос о романовской диластини... Это место речи Мидюкова, затимище все стальные се врасоты, итповенно облегею не голько вескдюрец, по и всю столицу. Оне комментировалось на все адм, оло крайте обострило вопрос о ятретьем пунктез, вызъвло возмущение прогав Милюкова и пошатиуло престиж всего справото крамлаз, раскиривието в велыги праздинк поманить воспранувний народ гиплим зловоиным рубящеми прискатого предврасмого дессигизала.

Все это Миликову принлось намогать себе на ус. И все это дало себя ната уже в бизкайшие часи, когда лидер всего гогданиего конархизма в России, не изменяе солку убежде и и в, биль вынужден изменить свою такти ку, и не только забить о рыскованных политись сощр ф'єдать на к систь, накожен, с очереди свою развить в политись на политись

«решение вопроса».

о учетельное модросым в менее интересно и не менее характерно другое. В ней не было и и слова о в и е шей по ли и ке, ни слова о члойне до концар и сполной ной победе», о германском имперлализм и мынтаризме, —обо леем том, что осставляло неот'емлемую программу Миллокова-министра, что осставляло душу его, как общественного деятеля, его природу, как лидера российской цензовой буржувани и вдохновителя отечественного имперальнатыма.

Даже на прямой вопрос из публики, что будет делать в новом правительстве сам Милюков, он ответил букваль-

но следующее:

 Мне мон товарищи поручили взять руководствовнешней русской политикой. Бить может, я на этом посту охажусь и слабым министром, но я могу обещать вам, что при мне тайни русского народа не попалут.

в руки наших врагов...

Й в е. ... Да. праводинейный до шовянника, фанатический до сосепцении, рицарь Дардамелы и велению Россию, засеснением, рицарь Кардамелы и перинорожено Россию, заведомо обреживай из в жертву поддиниую люцию и сам павший жертвой собственной прамоднием дости и шовянима, — от челове, дости, в поста и шовянима, — от челове, россие, умех костомотать на ус. И тогда, в этот день он похвал, что костему от научался за пропедшую лота.

Без недоразумений по поводу династии с этих пор

уже не обходились митинги и публичные речи.

Пришлось в этот день столкнуться с этим и личио инс. Не помино—зачем, и пробирался, касу в шестом, через ту-же несметную толиу, в правое крыло. На меня бросилось несколько менялакомых людей, заявявших, ято у двора стоит толив в несколько десятков тиски чело-том, чтобы вызвать Керепского для, в крайнем случае, кого-пибудь, из членов Менолингельного Комитета. Еслиже инжто не вийдет, то они «ручались», что толиа силой вориется во дворест.

 Поймите, убеждал меня один из них, ведь насежение ничего не знает о положении дел, город совсем без информации....

— «Известия»?-это капля в море,-их не хватает, об

этом говорят все...

Разыскать Керенского било невозможно. Да и не масе он говориять речи народу целие дни. Меня нодхватья и под руки и ногащили на улицу. С крызыца, на которое мы една выбразием, а увъдел толцу, какой не выродне еще ин разу в живни. Лицам и головам, обращениям ко име, и било конца: они еплошь заполозная весь, кородатем скиер, загем улицу, держа знамена, цилкати, флажки,

Уже вечерело, шел сиет, мени сразу охватал мороз. Мне подняли воротник индажал, андели на голозу чью-то папаху и подняли на плечи, пока один из монх провожатых рекомендовал меня толыс. Я стал рассказывать о положении дел. Не зна», какая часть толим саминала мой слабий голос, по лес, на сколько хватал глах, нашряжению тянуальсь и хранлалы мертвую танивну.

женно тдиулись и хразили веризру глашилу. Я рассказаа о том, как решпл Исполнительный Комитет проблему власти, назвал предполагаемых главных министро и илложи программу, продиктованную сотом правительству Льюва-Миликова. Названное мною мых министра Керенского возбудило «жинейший» восторт, не—вкоро меня стани переблявать вопросами о м оВопросы и возгласы раздавались дружно с разных концов исметной толиы. И ядлино ве прадвавший до тех пор этому вопросу кардинального значения, впервые здесь обратил викимание на то, как остро стоит он в глазях маст

Я рассавал в ответ на крики, что насчет молархии и династия существует еще не дивъядированное разногласие между яцензовиками» и Исполнителным Комиетом. Я высавал уверенность, что всеь народ выскажется в пользу демократической республики. Идли далише и призывать к поддеракие Исполнительного Комитета в счел неудобным, да и излащины. После моей речи у скупивощих и без этого полнытся актуальный лозунт произовила граздномаж, по вместе с тем жирива манифестация против династин—за республику.

\* . \*

Из города все еще являлись вестники, вполыхах и в ужасе рассказывавшие об звецессах, стрельбе и столкновениях. Но веры им было все меньше, а надежди на то, что со всем этим справятся и без нас—было все больше.

Собития «входым в норму», а вместе с тем и наша текущать работа приобретала более общий, более планомерями, более стосударственний», менее случайный характер. К тому-же, основное дело-фотанизация власти, создание нового ревозмирновного статуса, уже заканчивалось, и можно было подумивать о новых общих задачах советской организации.

Но прежде всего било необходимо сколько-нибуду унорядочить самую организацию. Надо било распределять функции членов Исполнительного Комитета, создать постоянные отделы, ван комиссии, подучать о финансах, о постоянных штатах согрудняков, о постановке илапомерной агитации и литературной части, об автомобилки и т. д. Я не помино, било ли заседание Непомнительного Комитета в эти часи, — пока в Совете сще пил преням о власти. Вернее, что ми, по преклему, в одиному и труппами, срещани дела», с когоромии обращались всекоможение деластати, курьеры и инициативние добровозым и которме стояли на очереди, по разумению самих членов Исполнительного Комитета.

Около семи часов заседание Совета подходило к кон-

пу. Уже ставилась на голосовалие реколюция Исполнительного Комител-о найжи и ее программе. Я не помител не наже, что неменно было пущено в ход в конце заседания, тобе скомить запу весо; не помино, кто выстрания, тобе скомить запу весо; не помино, кто выстрания, тобе скомить запу весо; не помино, кто васедания, доказдачия закигочительную речь. Но результат голосования был, во всяком случае, блестящий:--сы ни извет программа Испольительного Комител бы до добрена всеми голосами (кесколько сот) против 15-

Некоможно сказать, из каких элементов собралось тоб подавляющее больничегов—не от партивному составу и степени сомательности. Не знам и того, в какой 
мере инчтожная отповиция была «правов» и была «кевой», вероитно, было б ольше и раз их—воллиционистов, чем лев их—больневиков. Но как бит пи было, 
победа «инни» Неполничельного Комитета, липпи, иссомиенно, самой т рудной для усмоения неводотовленными элементами, липпи и вал большего сопротывлеения для масс, липпи передачи власти 
щензовикам, невхождения в правительство 
и минимальнейшей программи — победа 
отой липпи была решительной и польной 
победа 
отой динии была решительной и польной 
по потражения 
победа 
отой динии была решительной и польной 
по потражения 
победа 
отой динии была решительной и польной 
по потражения 
победа 
отой динии была решительной и польной 
по потражения 
по пот

Здесь надмежит специально отметить сведующее обстоятельство. Постановление Исполнительного комитета о неучастии в кабинете цензовиков состоясь нажану не. Не випрая на него, Керенский обратился 2-го марта к Совету, с просыбой деястировать его в министеротно с останением в звания говарица председать. Совета Рабочих Денгуатов, и покинух грибуну, а вместе с тем в залу заседании без ф оружального постано вления и Совета. Он счез себя министром, осталенних в советском звания, основняваесь на устроежног сму озации. Это быто в начале заседания, до резолюция.

Между тем, в том-же заседания было прииято постановление против 15-и голосов —в силу которого, официальные представители советской демогратили не могу входить в правительство. Вымод жент Керенский, останиись ининетром посе этого постановления, или нарушил волю Совета, за что подлежал ответственности в особом порядке, или механически перестал бить с этого момента товарищем председателя Совета Рабочих Депутатов.

Более, чем вероитию, что Керепский искрепие заблуждался в своем вложения, считая, что все советские решния суть не стоящая внимания вещь, которую он в митовение ока поворязу по сосму,—придля, увиде и победив. Привывами этого искрепшего заблуждения могут служить его речи в тот же вечер, где он весьма певинию ссилался на только что принитую резолюцию, рекомендуясь министрой и представителем демогратии...

Все это я говорю в тому, что в дальнейшем, когда поведение Керенского—министра поменногу становляють невывосимым, шокирующим и подозрательным, в Исполнительном Комитете возникал не раз вопрос о формальном положения Керенского и о том, что предприять по отношению и весу. Правая часть Исполнительного комитета тогда настанявал на полной формальной и фактической лойальности Керенского. Но, в частности, она вабывала, нал, подобно ебольной публяке», не знала самого «генезиса» положения, т. е. вышензложенных бактов \*9.

\* . \*

Резолюция о власти была принята, «соглашение» Исполнительного Комитета с цензовиками было одобрено,

я надо было кончать дело с образованием правительства. Завтра с утра, во что-би то на стало, по зунких должи висеть плакаты нового Временного Правительства, пякещающие об коничательном установлении новой эри история государства российского. И без того дело было на сучки задержано...

В восьмом часу вечера я спешня собрать нашу делетацию для окончательного решения дела в правом крыле. Соколова, пасколько помию, не оказалось во деорие, и он совсем не участвовал в этом совещании. Стеклов был на лино. Я искал Чжендзе.

Заседание Совета уже совершенно разлагалось, но еще продолжалось, и зала была еще полна. Там шли какие-то «дополнительные сообщения» и «внеочередные заявления», перед тем, как разойтись до-заытра.

Вдруг, когда я входил в залу Совета в поисках Чхендве, разранияся уратна рукопессаний, раздалось отлуштельное сурав. Волиение было неописуемо. Левий меньшених Ерманский, стоя на предедательском съсс эзмениляром «Русского Слова» в руках, «отлишать тетерамую отох, что в Верлин е второй день гадереволющия, что Вильгельма уже не существует, и т. д.

Ненвестно мак попал в почтелную, высоко соведом ленную газему этог вадор. И собственню, очень векного напилось людей, которые ему поверали. Но разоблатения были сделани лишь вноследствии и не могил умещимыть зитуплама налектризованной толим от оглашелного с высокой трибуни котрасающего известно.

Где был Чхендае?. Протомнавиние в залу со стороны и 1-й комнати, в увидел его на предедательском столе. Потрассая какими-то скомканимия листами бумаги, въ-кагия глаза, старик подприятавал от стола на подаршина, и что было свл вричал сура ръ... Пробравшись в сакой эсграде, позади ее, и позвал Чхендае, приталки его мути со мной для более будинитого, во поквалуй, более важно-го, дела. Старик, одиако, плохо понимал меня и, вообще обы и едовосней моми вменательством; сердато мажму вужой, он продолжал оставаться по столе, тяжело диша и сиврешо ращая глазами.

Но вот мы все собранись и втроем отправились в правое крыло, захватив с собой резолюцию Совета. В Екатерининской зале снова шли митинги, редеющие к ве-

На минуту остановияся послушать, кажегся, вместе со Стекловим. На бальистраде шротив входа, вколо надгодной, примерно в тискчу человек, стоял сотрудник «Диля и сланословы одного за другим возваж либеральтвих министров. Было доводьно протвяно... Но было еще хуже, когда этого господавна сменял Богдайов, правыб жен Місовлинтельного Комитета, представлявний в нем меньшевистский центральный Комитет («Организационний Комитет»), и пытался продолжать почтенное вапятие своего предшественника. Симу мы стали делать ему зажки укропувам и удимения... В смом деле, это было так же неудачно, как и прязывы неистово-левых частов Псполнительного Комитета, направленные к свержению цензового правительства и к пресечению всех возможностей закрешения чового строя...

В думских рабочих анпартаментах наблюдалов та-же картина, тто и у нас: компаты, занятые цептральными учреждениями, чало по калу заноконались еперифернейная просто публяков, от которой не было отбол. Чтобы сохранить кажую либо работоспесоблюсть, центрам приходалось ретироваться, и, либо забираться нее грубже, во шутурените поком, или бежать в другой, еще неизвест-

ный угол дворца.

Комната этеранител почного заседаная уже усцева прерадатальс в кажуа-то екордетардиям, и нас провым дружи комнатами глубже, где в большом числе накодились думские лисры прочве стопны нашего буржиного общества, рядовие депутаты разных мастей и друтет ве всема почтенные влуди. Они группами сведен, од двля, оживленно сворали, хлопотали, совещались и без толяу толкатись.

Нас ждали, и мы немедленно приступили и работе. Но на этот раз не произошло уж никакого подобия официального и вообще организованного заседания. У меня не осталось в шамяти даже состава участников: кажется, не было Родзянки, кажется, были Годнев и оба Львова; показали мне впервые «лучшего человека»—Терещенко, ничего не говорившего... Дальше стояла безличная масса.

\* \*

Гучков и Шульгин в это время уже били и е дал е во о т H с к о в а, куда они выехали утром для того, чтобы сскомить тарая к отречения в пользу Алексея при регенте Михаиле. Об этой поездке Исполнительный Комитет узная только па следующий день, а жак ола была органи-

зована с технической стороны, я не знаю.

Политически же со стороны нацией еконституционной обужувания то была постедняя понитка сохранить монаркию и династию путем есоир d'état. Это была помитка смета путем често войскать помира често войскать помира често была путем често войскать помира часто обущерства и, сесроавтельно, всей армия, тимовичества, цензовой, земской и городской буржувания, то старого тосударственного за пот старого тосударственного тосударствен

Заправили тогданиего монархизма хотели поставить перед совершяниямся фактом Россило, радивальную, ереспубликанскую» буржуазию, а клавное —советскую демократию, новиции которой выденились за истекцую ночь. Со стороми Гучковых и Малыковых эта поездка была ие только попыткой «соци d'état», ио и предетельским нарушением нашего фактический состоявлености

TOPORODA

Допустим, вопрос о стретьем иуиктев, о форме правления оставался открытим до момента формального окончания переговоров; по, ведь. Гучков и Мильков предпринати свой шаг за синной у Совета—в про це есс сечих исреговоров... Это быд шаг, достойний всякой буржуазии, у которой неи ни слова, ни чести, как нес точес ства—перед лицом своих классовых интересов. Но это был шаг довольно ловкий и правильный с точки врения момархистов и инутократов. Однако, элосчастная судьба решиля иняте.

Примечание: спрашивается, от чьего имени была организована поездка в Псков Гучкова и Шульгина? Если от имени Временного Комитета Государственной Думы, то известно ли было о ней его членам Керенскому и Чхендзе? Если им было об этом известно, то почему не было доведено до сведения Исполнительного Комитета?-Т. е., до каких пределов буржуазных кругов шло предательство интересов демократии? Или-до каких пределов простиралось легкомыслие иных демократов?..

Итак, им приступили к работе. Как я сказал, участников этого заседания я не помню, потому что не было собственно ни заседания, ни участников: шел разговор между Милюковым, Стекловым и мною, в котором не принимали никакого или почти никакого участия остальные, находившиеся в комнате.

Работа же состояла в окончательной формулировке и записывании правительственной программы. Даже внешняя обстановка комнаты не только не напоминала, но, можно сказать, исключала представление о каком-либо заседании. Милюков сидел и писал в углу комнаты за столом, приставленным к стене или к окну. Рядом с ним. также лицом к стене, расположились мы, советские делегаты. Тут же сидели двое-трое слушателей из думских людей. Вся остальная комната была у нас за спиной н прямо-таки «не предназначалась» для участия в разговорах. Кроме нас троих изредка кто вставлял фразу, другую.

Конечно, мы первым делом вернулись к «третьему пункту», к вопросу о форме правления. Мы уверяли, что из упорства Милюкова, из его стремления навязать Романовых-не выйдет ровно ничего, кроме осложнений, которые не помогут делу монархии, но выразятся, в наилучшем случае, в подрыве престижа его собственного каби-

нета.

В доказательство мы приводили весь наш опыт сегодняшнего дня, за который ликвидация Романовых уже успела стать боевым лозунгом. Мы указывали, что именно позиция, занятая им, Милюковым, как лидером всего правого крыла, не только обострила вопрос, но обостряет ж общее положение. Мы обращали внимание на то недовольство, какое вызвала речь Милюкова в Екатеринииской зале...

Мильоков слушал и, казалось, сознавал нашу праволу. Он также внее опыт сетодиящего для и, быть может, по-думиват о том, что организация им поездки во Пскоб была довольно рискованным предправтием... НО, воспервих, дело было сделатю; во-вторых, как бы им была среденато; во-вторых, как бы им была умесованна так ставача на мопаркив—от была не об хо-д и из для Мильоков и Гучков; ибо ставка на могаруматиро тосударственность без монархин... Мильоков слушал и раздумнала.

 Неужели вы надеетесь,—сказал я, наконец в качестве последнего аргумента,—что Учредительное Собрание оставит в России монархию? Ведь ваши старания все

равно пойдут прахом...

В ответ на это Милюков обмолнился знаменательной разолі. Фразол Фразо зу надо сентать искренней, кога бы по причине се практической "непужности и «педидломатиченности», а вместе с тем,—она в высокой степени хараттерна как для отношения его в своим коластим и своему собствененному месту среда нек. За точносты передачи я ручаяось. Прямо в лицо своим товарищам по кабинету и самому премьер-миняетстру, Мильков, обращаясь к нам, сказах с ударением и видиним искретним убеждением:

Учредительное Собрание может решить, что угодно.
 Есля оно выскажется против монархин—гогда я коту уйти. Сейчас, если меня не бумет. То и правительства вообще не булет. А если правительства вообще не булет. А если правительства

тельства не будет, то.:. вы сами понимаете...

В этих слояах сказалась и вся трагедия ссознательного», по обанкротившегося монархиста, и вся гордая самоужеренность монопольного лядера целого класса, класса сгосподствующего», но... дурашинвого, за которым нужен глаз да глаз.

\* . \*

В конце концов, вопрос о «третьем пункте» был решен таким образом: мы согласились не помещать в правительственную декларацию официального обязательства, чен предпринимать шагов, предрешающих форму правления. Мы согласниесь оставить вопрос откритим и предоставить правительству, или, вериее, его отдельным заементам, хлопотать о романовской конаруки. Но мы категорически заквыци, что Совет с своей сторомы безотлагательно развернет широкую борьбу за демократическую республику.

На этом мы сошлись применительно к содержанию

правительственной декларации.

Да,—заметил Милюков, с оттенком раздражения,
 —мы не сторонники демократической республики...

Фигура умолчания, найденная нами в качестве выхода из положения, была, конечно, компромиссом. Но ясно, что этот компромисс был несравненно большим со стороны монархистов, чем со стороны Совета. Ведь мы от имени Совета не требовали провозглашения республики, тогда как наши «контрагенты» настанвали на монархии и регентстве. Мы требовали только не предрешения вопроса до Учредительного Собралия. Но официальное обязательство такого рода, конечно, не имело бы существенного практического значения. «Шаги», разумеется, предпринимались бы (как они были за кулисами предприняты уже теперь). Свободная же борьба, об'явленная нами, оставляла все шансы на стороне республики,-не только благодаря всенародной ненависти к Романовым, не только благодаря всенародной воле к республике и реальной силе на ее стороне, но и благодаря обеспеченной измене широких слоев буржуазии «идеалам монархии». Раскол буржуазии на этой почве уже тогда проявился достаточно резко, и через несколько дней он, как известно, увенчался облачением в республиканскую тегу партин самого Милюкова. Наш компромисс и наш риск был, конечно, ничтожен. Меня лично все это заставляло пренебрегать вопросом о «форме правления и во время самой выработки программы в Исп. Комитете, когда я считал возможным и желательным предоставить решение этого вопроса, дальнейшей свободной борьбе.

С решением «третьего пункта» окончилось уже всякое обсуждение вопросов «высокой политики» и оставалось

только проредактировать, привести в порядок и сдать в печать первую конститущию Великой Российской Револющии. К готовой бумажие со списком министров надо было приклеить деждаращию, а потом собрать под нее

подписи членов кабинета.

«Программа» была уже ноцью записана Милюковым, ссирацию прочитали ес спова, и Милюков, под диктовку, послушно принисал в конце се: «Временное правительство считает скоим долгом присовохушить, что опо отвыра не намереню осполноваться воекними обстоительствами для какого либо промедления по осуществлению вышенахоженных реформ и мероправляй».

Ми, все трое, составляющие последнюю редакцию впрограммию, быля имесления и при гом с достагоним опытом. Но редакция вышла слабой и подвятальсь с грудом, с заминами и поправами. Помно,—ми долго вмогли напцупать формулировки этого последнего соблагательства». «Реформ и мероприятив»—можно и для сак-

зать? Мы махнули рукой и сказали.

\* . \*

Стежов куда-то исчез и доделивать конституцию ми остались адвоем с Милоковим. Поминтся, клочек бумати неправильной формы, на котором билы написана декаграция, перешел в мои руки, и и сверху, при содействия Милокова, написал наверху его: 48 своей деятельности правительство будет руководствоваться следующими потожениямить.

Теперь, -- как озаглавить документ?

 «От Временного Комитета Государственной Думи», —предложки мне надписать Милюков. Но меня это не удовлетворяло. При чем гут Государственная Дума и ее Комитет?.

Чтобы сохранить преемственность власти,—ответил Милюков.—Ведь этот документ должен поднисать

Родзянко.

Мие все это не нравилось. Я предпочитал, чтобы дело обощнось без весякой преемственности и без Родяники. В настаимал, чтобы документ был озаглавлен: «От временного правительства», и сказал, что подписывать его Родянике, на мой възглад, иет мужди, иет мужди, иет мужди, иет мужди, иет мужди, иет мужди.

Вопрос был практически не важен, но было любо-

пытно, как его формально решает учений представитель буржуавного монархизма, завязивший коготок в революции. У Мялюкова явно не было определенного мнения на этот счет.

 Вы думаете, что Родзянке не подписывать?—с сомнением сказал он. Затом, перебрав несколько комбина-

ций заголовков, он заявил:

— Ну, хорошо, вишите «От Временного Правитель-

Я написал это наверху склеенной бумажки, имевшей весьма беспорадочный вид. Необходимо было перестукать ее на машиние и послать в типографию не поэже то часов. Но сначата надо было собрать на подлигнике инотитися министоры.

Ми пошня их несать по думскем комнатам. Большить ство тут же подписываю, не читая или, во всяком случае, не винкая в подробности. Помию, почему-то заупрямимся и, также не читая, не хотел подписать государствений компролер Годнев. Пробляшиться с ним минут пять, его оставили в покое. Его подписи так и не было ча этом токументе.

Но за то подвернулся Родзянко, к которому направляли бумату министры и который сам счел необходимым благословить революционное правительство своей под-

mucto

Надо было отправлять конституцию в типографию, присоединив к правительственной декларации воззвание Исполнительного Комитета, состоявшее, как уж известно,

из трех абзацов и написанное «тремя руками».

- Далайте я их вместе и отправлю, —предложка Милькова. Произовла странная вещ. Не влак потему, исна вдруг взядо сомнение: можно ан доверять это дело Милькову? Я не хотел оставлять в его рукаж документов—ни нашего, ни его собственного, хотя ликакой реальной опасности, ии в смысле исчезновения, ин в смысе искажемия представять себе не мот. Но как выразитьмои сомнения, совершенно смутиме и ни на чем не основанные?
- А вы в какой типографии напечатаете это?—спросил я.
- Не знаю, ответил Милюков. Типографские средства скорее в ваших руках.

 Я думаю, что мы сейчас можем печататься в одной типографии, которая занята Советом и обслуживает его. Вероятно, другой еще нет и у вас.

Отлично, скавал Милюков, в таком случае, отправьте вы оба документа, с ручательством, что завтра

с утра они будут расклеены на улицах...

Я был сконфужен таким оборотом дела и, собрав бумаги, отправился, чтобы отдать их для переписки. Безо всякой надобности, просто как дань моему конфузу, я решил вернуть оригинал вместе с конней Милокову.

 Пожалуйста, —говорил он мне вслед, —устройте так, чтобы наши декларации были напечатаны и рас-

клеены на одном листе, одна под другой.

. .

Был десятый час. И Совет, и митпити давио разошансь. Дворем был почти темен и вочти пуст. Но были на лицо признаки човой советской чор т 2 м нз з ц и из. Мяк без большого груда удалось отмекать «дежурную машиниству и засадать е за переписку первой еконституции», задержав курьера, готового отправиться в типографию с другими матеговидами.

— Толпа громит унвиерситет!!!—проиесзось адруг по советским комнатам. Я не сосбенью посеры этому, по надю было принять керы. Подвернулся один из «працорицию», предагавний с ком услуги еще утром 28-го. Он утверждал, что у него есть крепкий надежный отрад, и въяжка отправлися с ими междению у нивверситету.

В городе еще не улеглось, но новый порядок пускал корни не-часами, а минутами. Техника закрепления нового строя едва ли не перегоняла «высокую по-

литику».

Но и в области политики требования момента были почти выполнени. Конституция была голова и переписата. Один взеефилар к вручил говарищу-курьеру для экстреной доставки в типографию, наднисав на нем соответствующие директивы («на одном листе, круп- пы и при фитом, с угра расклеить по ули- да муз.». С другой конней и соригиналом ж направияся в правое крыдо.

Исполнительный Комитет уже разошелся на отдых, и вик. станов. 17 никого из его членов, важется, не било на липо. По дороге в вестиболе меня снова перехватила еделегация» от толим, требовавшей, этобы в ней ехто-инбудь» вышел. Одать, ссилаясь на возможние экспессы, меня просвая сказать ей два слова. Бежать одеваться било пестерпимо скучно, и я двянулся прямо на улицу в пяджаке, с «конститущей» в руках.

На дворе била холодива и юмь, падав редкий с мес Скере оквалься пустны, топиту же кто-то задержая в воротах на улице. Я побежая к воротам и на этот раз взооратся на тумоў в студенческой шинені и фузако-Экспессы такой толим били во пекком случае не страшти: било всего до—50 человек позданж мажифестанті:

больше из интеллигенции.

Показивая вм подагиния революционной конституция, я в двух сновах рассавал с положения дея в осности высокой политики. Меня снова перебивали криками, возгаваеми, вопросами о монархии и дынестии. Я привами, ваг к борьбе за республяку, и наскоро ретировавшись, продолжат путь в правое крило.

Милюков был удивлен моей «любезностью», когда я вручил ему копии и оригиналы наших деклараций. Руко-

писи так и остались у него...

 Слухи о разгроме университета оказались вздорными, —мимоходом заметил я, передавая документы.

 Да, да, отвечал Милюков, как бы на свои собственные мысли, все илет хорошо. Все хорошо.

Я также находил, что все идет как нельзя лучше. Думские аппартаменты также почти опустели. Дело было кончено.

Биля копчены и все дела четвертого для реводопуци. Можело било подумать об отдихе в инще. Ми распроцаилс. С Милоковим, чтобы в недалеком будущем встретентые я спова—уже в Мариниском дворре в уже не в течестве «контрагентов», а в качестве представителей стороц, борощимскя не на жинот, а из смерть. На ше есоглащение» было уговором об условиях поединка.

\*

Было около 11-ти часов. В это самое время г.г. Гучков и Шульгин, только-что приехав во Псков, в салон-вагоне

веля беседу с царем об отречении его от престола. Как известно, парь решил отреться пеце утром, после доклада генерала Рузского, говоравшего почью по прямому проводу с Родзявкой. Я уже упоменул, что царь тогда же угром составлял на этот счет телеграмну, но яе послад ее, так как получил известие, что к пему во Псков едут члены Думского Комцетел. Царь ожидал и м течение дии.

А г.г. депутаты тайно от народа ехали во Исков, чтобы от имени революции убедить царя сохранить династию, путем передачи царских прав сыну Алексею, а факти-

ческой власти-брату Михаилу.

Парк за день, одлако, передумал и, после длинной рени Гучкова, всемы адиаломатично и осторожно ломявленоск в откритую дверь,—он заявия, ято уже сам решна отречьск от престоя, во от в пользу Алексев, с которым он ме в силах расстаться, а в пользу брата, котором он реченты.

Это застало думских делегатов врасилох. Однако, они не замеджим сообразить, что для них и руководимых ими вруки, такой оборот дела представляет еще большие выгоды; а вместе с тем, они не поколебанись, от именя Россеи, сапкционировать эту попытку надеть на сграну револьющию это более надежное монаркическое ярмо. Они задялил, что преклоняются перед отполеким чувством и не возражают. Около 12-тя часло они уже увозования в Петербург акт об отречении в пользу Миханла. Напрасию.

Но так или наяче — этим актом увенчивался великий переворот 1917 года. Теперь была ликвидирована династия, а с ней и копархия. Теперь была создана повая революционная власть и заложены основы нового порядка. Российское посударство, российский ларод теперь уже вышли на повый слестый путь, и мировому продетарскому ляжению уже отколыкся, вояже песспектиы.

\* \_ \*

Я же шел в это время на ночевку по пустыяным удидам Цесков. У костров гревись военные и шлатские патрули, новые милиционеры и всякие добровольцы «революционного порядка», с винтовками, пастолетами и звачаками. Они добросовество остапаливали изредка произосившиеся автомобили, требовали пропуска и расзт. 259 сматривали документы. Появился в Петербурге некий «черный авгомобиль», муавшийся, как говорили, из коида в конец столицы и стредявший в прохожих чуть ли не из пулемета. Его ловили, но не могли поймать.

На улицах не чувствовалось тревоги. Уже не было на улицах бездомных, голодных солдат. Переворот завершился и столица, а за не йвся страна, начинали жить новой жизнью и переходить к очередным делам.

Кое-где чернели одинокие, накренившиеся грузовики и другие автомобили, завязшие в снегу. Не мало погубили их в эти дни! И не эти жертвы стоили внимания...

Но каких жертв вообще не стоила великая победа, все еще похожая на сладкую мечту и на волшебный лучезарный сон!

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|    | От автора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Пролог. 21—24 февраля 1917 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13  |
|    | Рго domo mea. — "Начало революции". — Пе-<br>гербургская "обисственность" в февране 1017 г.—<br>Равянтие диндении и бессиние власти.—Проблема<br>"мосолой политиной". — Какова должна бъть первам<br>революционная власть.—«Конфанит "Цюмервальда" с<br>"реальной политикой". — В поисках информации и<br>орнентировки.—Лозуни узичного диндения.—Необ-<br>однимы компроинс.—Позунит зителатеции и по-<br>литика буржувани. — Первый общедемократический<br>центр революция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 2. | Последняя ставка. 25—26 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29  |
|    | Петербурт в суботу, 2-го.—Совещаще у Н. Д. Сокрама.—Его сестав.—Вокая Керенского. — Дучская буркуамия политирацетнует.—Движение крепнет. Вывать раманатега.—Ворос о расков револоги, демократии на почие военных долугов. Мое партийное положение.—Тотавшим партийные непуры. У Керенского.—Стачуа и кровь на Невском.—Деалот стану.—У Трановое догом.—Восатот стану.—У Трановое догом.—Восатот стану.—И Трановое догом.—Восатот стану.—И Трановое догом.—Восатот стану.—И Трановое досуменные.—Патруля и непи.—Наша экскурсия.—Краныс.—Восатот становательные догом.—Восатот становательные догом.—В потеры догом.  В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.  В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.  В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.  В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.—В потеры догом.  В потеры догом.—В потеры догом.—В |     |
|    | ции.—Первый полк революции.—Восстание павлов-<br>цев.—Перелом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | Несколько слов о Керенском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47  |
| 3. | Революции день первый. 27 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  |
|    | "Охрана" столицы утрок—Роспуск Гос. Думы—у Ес "Резолюционый" Врек. Комитет.—"Линия/поледения "буруалык утрок дето.—Восстание Водавиского и Литовского подков. 2 тмс. гаринкова на стороне реаколюция—Красия» счасти в Гос. Думе.—Революция—совершившийся факт.—Врек. Исп. Комит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

Сов. Раб. Деп.—Его деятельность.—Восставище соддата.—Мон заоключения.—Путенествие в денгир\*— Стратегия революции.—Продовольствие содлят.—Мон реконтосиционав в лагере буркуазнии.—Разгоорыя меняюм.—Трателия либеранизма.—В девом крылегперел Советом.—С-ры в Совете.—Первог дея-слаще.— Порядок для.—Презядук.—Выступления содлат.— "Пкосолат полития».—Пучений Компете брег посуд. власть.—Перелом ситуаций.—Наше воззвание.—Рабора первого Исп. Компетел.—В досимот меня сорат.—Известия?—Вопрос о печати.—Выборы первого Исп. Компетел.—В досимот компетел.—Восепи".—Первого Зассалание Исп. Ком. С. Р. Д.—Ночлег. син".—Первого Зассалание Исп. Ком. С. Р. Д.—Ночлег.

## 4. Революции день второй. 28 февраля. . . . . . .

Портрет иоследиего пара. — В "военной комиссли".—Возвращение офицерства.—Позожение удукшается.—Первородный колфанит революции.—"Колітакт" вежду содпатами и офицерами перед липом
покова. — Первый проблеск "двоевьяетня".—Зацачи
покова. — Первый проблеск "двоевьяетня".—Зацачи
покова. — Первый проблеск "двоевьяетня".—Зацачи
покова. — Теремій проблеск "двоевьяетня".—Зацачи
покова. — Теремій проблеск "двоевьяетня".—Первый порыш фидепокова. — "Перемій Ист. Ком. — Его состав. —Топричи покова.
— "Перима. — Десовое и порышкопачение Совета.—Опасность для переворота окончательно рассельнается. — Парасоке сывовина. — Техника нашей работи в эти дип.—Тингорифии и данипетенно преседеннается. — Парасоке сывовина. — Техника нашей работи в эти дип.—Тингорифии и данипетенно преседеннается. — Пара поста преседенняется — Пара попетенняется деговати и согласткое сывосовнящие. — Аресты. — Польская делегация. — Коне
второго, им. — Есзавантность Таарического Диориа.—
второго, им. — Есзавантность Таарического Диориа.—
бест," полиция советской поводой— Ночко и учинах.

## 

Утром на улицах—Парский посах—Керенский кандилат в ининстры.—Проблема власти в Исп. Ковитете.—Немного публицистики.—Цели буржущим кумьто, делое врамо.—Мог соображения на этот счетнелы домобивации! условия передачи власти правительству Мактова.—Расширенки с сусение протие домунта".—Условия посцияка.—Три осповиях условия.—Засславие Исп. Ком.—Пело о поевае Родзики.—Обзорок сильнее зурваюте сился.—Условия перед.—Драспраментину.—Создателие всегата в перед.—Драспраменьний:—Создателие всегатата в

## 

"Смотр революционным войскам".-- Как Исп. Ком. "решил дела".- Керенский in toga candida,-Демократ или "бонапартенок"?-Линия Исп. Комнтета и опасности справа и слева.-Новый доклад Стеклова и мон "предохранительные меры".--Керенский наготове.-"Приказ № 1" уже используется. — Керенский бро-сается в бой. Его "coup d'état". Его речь. Его "победа". Ero беззакония.—Другая мпнистерская речь.—Милю-ков перед народом.—Глава кабинета о монархии и династни. - Глава империализма о войне до конца. -Вопрос о Романовых обостряется. Милюков отступает.—Резолюция Совета о власти. — Победа Исп. Ком.-"Юридическое положение" Керенского.-"Революция в Германии".-Второе заседание в правом крыле. Окончательное сформирование первого революционного правительства. Экспедиция во Псков. Председательство цензовиков.-Работа советской лелегации. Снова вопрос о монархии. "Gouvernement c'est moi" [Милюкова.—Вопросы "государственного права": преемствениость власти подписи.-Техника и политика переворота.-Переворот завершен.





СКЛАД ИЗДАНИЯ: КНИЖНАЯ ЛАВКА "КНИЖНЫЙ УГОЛ". У Симеоновского моств, Караваниая, 2-5.

Типография «Копейка».







